BUBATO TE A N DEMATORMECHATO HACTURA CAMAR PYO. CONSTRO.

902.6 0

B. U. Cusobe.

## МИНІАТЮРЫ

## кенигсбергской лътописи.

(Археологическій этюдъ).

(съ приложениемъ трехъ фототипическихъ таблицъ).

-<del>\*</del> 公文次》 <del>\*</del>

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вас. Остр., 9 лин., № 19.
1905.





п. К. СИМОНИ,

20 July 12 6

В. 21. Сизовъ.

миніатюры

## кенигсбергской лътописи.

(Археологическій этюдъ).

(съ приложениемъ трехъ фототипическихъ таблицъ).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вас. Остр., 9 лип., № 12.

1905.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ, Май 1905 года.

Непремънный Секретарь, Академикъ С. Ольденбургъ.



Отдёльный оттискъ изъ Извёстій Отдёленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ, т. X (1905 г.), кн. 1, стран. 1—50.

## Миніатюры Кенигсбергской літописи.

(Археологическій этюдъ).

Кенигсбергская лѣтопись представляеть въ научномъ отношеніи особенный, выдающійся интересъ благодаря большому количеству раскрашенныхъ миніатюръ, которыми обильно иллюстрируется текстъ лѣтописи. Эти иллюстраціи, придающія самой лѣтописи характеръ живописной русской исторіи, могли бы служить драгоцѣннымъ матеріаломъ для изученія русскаго быта, если бы уже при первомъ знакомствѣ онѣ не возбуждали сомнѣній въ пригодности ихъ для этой научной цѣли, такъ какъ въ этихъ живописныхъ изображеніяхъ съ первыхъ страницъ чувствуется ясно иноземное вліяніе, чуждое древнему русскому быту.

Весьма естественно желаніе ближе и обстоятельнѣе ознакомиться съ этимъ любопытнымъ памятникомъ съ цѣлью выяснить возможно точнѣе характеръ и степень иноземныхъ вліяній въ этихъ изображеніяхъ и выдѣлить изъ нихъ несомнѣнно русскія бытовыя черты. Полное выполненіе такой задачи представляетъ на первый разъ большія трудности въ томъ отношеніи, что требуетъ привлеченія для сравненія многихъ матеріаловъ, которые не находятся въ настоящее время въ нашемъ распоряженіи; по этому мы должны ограничить нашу задачу болѣе скромными

рамками, т. е. постараться выяснить лишь наиболье характерныя черты этихъ иллюстрацій.

Трудность изслъдованія Кенигсбергской лѣтописи усиливается тѣмъ обстоятельствомъ, что здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ однимъ иллюстраторомъ, а съ нѣсколькими разнохарактерными и быть можетъ разновременными, при чемъ рисунки болѣе поздняго иллюстратора искажаютъ и прикрываютъ первоначальныя иллюстраціи, и это искаженіе совершается весьма усердно.

Такимъ образомъ мы считаемъ необходимымъ прежде всего отмѣтить отличительныя черты работы различныхъ мастеровъ этихъ иллюстрацій нашей лѣтописи.

Первоначальными, наиболѣе древними рисунками, мы должны считать тѣ, которые сдѣланы перомъ и тѣми же коричневаго цвѣта чернилами, какими написана и самая лѣтопись. Уже въ этомъ признакѣ, по нашему мнѣнію, заключается органическая связь этихъ рисунковъ съ текстомъ лѣтописи. Болѣе поздніе рисунки сдѣланы кистью и черной краской — цвѣта сажи; этого рода рисунки преобладаютъ въ нашей лѣтописи, прикрывая, какъ бы новымъ наслоеніемъ, старые первоначальные рисунки съ коричневымъ контуромъ. Рисунки втораго слоя уже должны принадлежать другому рисовальщику, работа котораго вообще ясно выдѣляется замѣчательной небрежностью и торопливостью, а также постояннымъ стремленіемъ рѣзко измѣнить и даже уничтожить старые контуры. Такое критическое отношеніе не оправдывается однако художественными достоинствами новыхъ рисунковъ, сдѣланныхъ чернымъ контуромъ.

И въ древнихъ рисункахъ съ коричневымъ контуромъ встрѣчаются уже отдѣльныя изображенія несомнѣнно иноземнаго типа; въ рисункахъ же чернаго контура такого рода заимствованія особенно часты и характерны, они появляются даже внѣ требованій текста, обличая въ данномъ случаѣ въ авторѣ этихъ иллюстрацій весьма близкое знакомство со всякаго рода представленіями иноземной жизни.

Весьма возможно предположить, что лишь незначительный

промежутокъ времени раздѣляетъ работы, сдѣланныя коричневымъ контуромъ, отъ работъ, болѣе новыхъ, сдѣланныхъ чернымъ контуромъ.

Наконецъ въ иллюстраціяхъ льтописи можно замьтить, хотя и въ редкихъ случаяхъ, вторжение третьяго наслоения-въ техъ дополнительныхъ изображеніяхъ, которыя сдёланы перомъ, но ръзко выдъляются очерками темно-вишневаго цвъта. Эти изображенія вишневаго контура не играють однако важной роли въ иллюстраціяхъ літописи, потому что встрічаются не часто, спорадически, и представляють лишь ноправки и дополненія, относящіяся исключительно къ изображеніямъ подробностей конскаго убора, какъ напр. пахвей, поводьевъ и ихъ украшеній, а также шпоръ. Эти дополнительныя изображенія, отличаясь чисто иноземнымъ, западнымъ характеромъ, выраженнымъ напр. въ трилистныхъ привескахъ на пахвяхъ, въ кольчатыхъ поводьяхъ,обличають вмёстё съ тёмъ руку совершенно неопытнаго, случайнаго рисовальщика, заинтересованнаго исключительно лишь конскимъ уборомъ, выраженнымъ по излюбленнымъ иноземнымъ шаблонамъ. Незначительное количество этого рода подправокъ или дополненій даеть намъ основаніе ограничиться лишь этими краткими замъчаніями, и перейти къ существенно важному разбору рисунковъ первыхъ двухъ категорій, т. е. контуровъ коричневыхъ и черныхъ, которые и составляютъ собственно иллюстрацію літописи.

Какъ мы уже упоминали, древнѣйшими рисунками мы считаемъ тѣ, которые сдѣланы коричневымъ черниломъ,—одного цвѣта съ текстомъ лѣтописи. Однако мы должны замѣтить, что не всѣ рисунки этого коричневаго контура, принадлежатъ рукѣ одного мастера: — въ этомъ убѣждаетъ насъ замѣченная нами разница въ художественной манерѣ и въ художественныхъ достоинствахъ однихъ коричневыхъ рисунковъ сравнительно съ другими, сдѣланными тѣми же коричневыми чернилами. Для выясненія этого вопроса мы обратимъ вниманіе прежде всего на слѣдующіе рисунки: изображенія св. Кирилла и Меводія на л. 13,

а также на обратной сторон' того же листа поставление въ епи скопы Панноній одного изъ славянскихъ Первоучителей; на л. 141 рисунокъ изображающій осл'єпленнаго Василька, лежащаго на постель въ былой сорочкы, и стоящую возлы него попадыю. Во всёхъ помянутыхъ рисункахъ можно ясно замётить работу опытнаго рисовальщика, усвоившаго себѣ византійскія иконописныя традиціи, и это знакомство съ иконописной школой особенно ясно замѣчается въ тѣхъ сюжетахъ, которые изображаютъ сцены церковнаго характера. Вообще эти рисунки ясны и просты по композиціи, лица зд'єсь обыкновенно изображены съ прямыми носами и съ большими выразительными глазами; прекрасно нарисованы кисти рукъ, и складки одежды правильно поняты. Рисовальщикъ въ этихъ рисункахъ, делая отметки, или «движки» на лицахъ, умъть придавать этимъ лицамъ опредъленное выражение, не смотря даже на небольшие размъры Фигуръ. Твердость и опытность руки въ данномъ случат выражается въ тонкихъ контурахъ, сдёланныхъ перомъ. Обыкновенно рисунки этого пошиба не выходять изъ границъ текста лътописи и въ этомъ обстоятельствъ, по нашему мнънію, выражается тъсная, органическая связь этихъ рисунковъ съ самимъ текстомъ, вызывающая своего рода дисциплину въ размѣрахъ композиціи. Въ характеръ изображенныхъ предметовъ чувствуется близкое знакомство автора иллюстрацій съ подробностями русскаго быта и въ особенности церковнаго, такъ для примъра укажемъ на обороть 13 л. на изображение царскихъ дверей, на одежды церковнослужителей, а равно на изображенія иконъ, настынныхъ крестовъ-во многихъ рисункахъ лътописи. Всъ указанныя нами особенности этого пошиба рисунковъ даютъ основание предположить въ авторъ ихъ не иноземца, а русскаго рисовальщика, усвоившаго себ' пріемы изв'єстной иконописной школы. Такое предположение, какъ намъ кажется, подтверждается и отдъльнымъ рисункомъ на л. 85 (обор.), изображающимъ бунтъ «въ ляхахъ» и избіеніе тамъ епископовъ. Католическіе епископы въ этомъ рисункъ изображены въ облачении православныхъ епископовъ, что и заставляетъ невольно предположить, что авторъ не зналъ облаченій католическихъ епископовъ, а потому изобразилъ ихъ въ томъ облаченіи, какое было ему хорошо извъстно.

Указанныя нами особенности рисунковъ перваго пошиба дають возможность узнавать работу этого иллюстратора даже и въ техъ случаяхъ, когда новое наслоеніе, черной краской, прикрываетъ старый рисунокъ. Въ иллюстраціяхъ нашей лѣтописи, кром' того, встр' чаются рисунки, сделанные темъ же коричневымъ контуромъ, но въ которыхъ указанныя нами особенности перваго пошиба отсутствуютъ и замѣняются иными. Вообще эти, второго пошиба, рисунки представляются скорве набросками, бойкими и свободными отъ традицій школы, иногда, даже весьма талантливыми; въ этихъ рисункахъ прямые носы замъняются вздернутыми носами, въ особенности въ профильныхъ фигурахъ; ръзко очерченные глаза уже не встръчаются: глаза здёсь не додёланы; выражение сосредоточивается преимущественно въ линіяхъ рта и въ ближнихъ къ нему складкахъ лица; фигуры въ композиціяхъ соразмірны и свободніве выражаютъ движенія и жесты, не лишенные иногда извістной наивности. При отсутствіи школьных в традицій въ этихъ рисункахъ замѣчается тенденція передавать событія возможно реальнье. Характернымъ примъромъ этого рода рисунковъ мы считаемъ миніатюры, изображающія извістный эпизодъ изъ осады Бѣлгорода Печенѣгами (л. 72 об.); здѣсь, какъ въ большинствѣ иллюстрацій літописи, въ одной картинкі, изображается два последовательныхъ момента: въ первой приготовление сыты, и во второй — проба сыты печенъжскимъ княземъ. Въ объихъ картинкахъ Печенъги изображены въ длинныхъ платьяхъ, въ остроконечныхъ колпакахъ, представляющихъ реальный признакъ восточныхъ народовъ, фигурировавшихъ въ нашей исторіп. Зам'єтимъ зд'єсь, что подобные колпаки встречаются на фрескахъ Кіево-Софійскаго Собора, и эти колпаки отнесены Н. П. Кондаковымъ къ головному убору восточныхъ народовъ; подобные же головные уборы встричаются въ иллюстраціи армянской рукописи, изданной В. В. Стасовымъ; изображенія подобной шапки найдено нами на фрагменть глазированнаго сосуда во время нашихъ раскопокъ въ Сухумъ (см. Восточное побережье Чернаго моря, В. Сизова т. II, табл. 3, стр. 27). Въ первой картинъ двъ закругленныя внизу амфоры, безъ ручекъ отличаются также чисто восточнымъ типомъ. Такимъ образомъ, рисовальщикъ съумълъ придать характерныя черты одеждъ печенъговъ сравнительно съ русскими. Сравнительно съ рисунками перваго пошиба фигуры здёсь гораздо большаго размера, и композиція по этому выходить здёсь на поля рукописи, за границу текста. Нельзя не зам'єтить зд'єсь правильности жестовъ, достигающихъ выразительности въ изображеніи князя, пробующаго сыту ложкой. Такимъ образомъ, въ изображении этихъ двухъ сценъ мы встръчаемъ болъе свободное и болъе реальное отношение второго рисовальщика къ своей задачъ, сравнительно съ манерой предшествовавшей (первымъ пошибомъ). Къ сожалѣнію, благодаря позднѣйшему наслоенію чернаго контура весьма трудно проследить и учесть работы этого второго пошиба въ иллюстраціяхъ всей льтописи.

Наконецъ, кромѣ этихъ двухъ пошибовъ, ясно отличимыхъ, мы встрѣчаемся въ лѣтописи съ рисунками, сдѣланными также коричневымъ контуромъ, и въ которыхъ также чувствуется стремленіе къ реальному изображенію событій, но эти рисунки уже не отличаются твердостью и бойкостью опытной руки, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ замѣчается характерная несоразмѣрность фигуръ, относящихся къ одной и той же сценѣ, и потому такія сцены кажутся скомпанованными такъ сказать механически, а самыя фигуры являются подобранными случайно, при томъ ученически робко, съ чужихъ оригиналовъ различнаго размѣра (третій пошибъ). Для примѣра укажемъ на л. 96 (оборотъ): рисунокъ здѣсь изображаетъ грека Котопана, сидящаго въ гостяхъ у Ростислава Тмутороканскаго; фигура князя, изображеннаго сидящимъ на богатомъ креслѣ, поражаетъ своей несораз-

мърной миніатюрностью сравнительно съ фигурой сидящаго напротивъ Котопана; притомъ следуетъ также заметить, что князь здёсь изображень почти безбородымь, а въ типъ его лица чувствуется слишкомъ много индивидуальности, заимствованной съ чужого, притомъ не русскаго рисунка, а потому совершенно случайной. Вообще старческій типъ лица князя поражаетъ своимъ несомнъчно чужеземнымъ характеромъ; шапка его чисто нъмецкая, притомъ условно вычурная, потому что лопасти ея отгиба превращены въ завитки, папоминающе волюты іонійскихъ колониъ; но подобныя шапки встръчаются въ ивмецкихъ изображеніяхъ XV віка, какъ напр. въ Нюренбергской хроникі 1493 года. Наконецъ, самое съдалище князя отличается высокой спинкой, съ весьма характернымъ для Запада навѣсомъ, а потому оно намъ кажется скоппрованнымъ съ оригинала пѣмецкаго съдалища готическаго стиля, но плохо попятаго нашимъ писовальщикомъ.

Позади Котопана на лѣстницѣ, плохо прилаженной къ композиціи, изображена фигура придворнаго стража съ алебардой
въ рукѣ; и эта фигура намъ кажется цѣликомъ заносной; доспѣхи воина весьма характерны для XV вѣка въ Германіи, на
что въ особенности указываетъ прикрытіе нижней части лица
такъ называемымъ «bavière» 1). Вооруженіе здѣсь не полное, потому что ноги остаются непокрытыми броней. Не только по
вооруженію, по и по самой офиціальной позѣ воина изображеніе
это также можно считать скопированнымъ съ какого-либо нѣмецкаго оригинала.

Сидящая въ срединѣ фигура Котопана выдѣляется рѣзко своими большими размѣрами отъ двухъ упомянутыхъ лицъ изображенной сцены. Фигура эта сильно испорчена новыми поправками чернаго контура, но все-таки здѣсь можно замѣтить, что и прежняя редакція этого рисунка придала значительно несораз-

<sup>1)</sup> Dans l'habillement militaire français cette «bavière» n'est jamais très developpée, tandis qu'elle prend des proportions énormes en Allemagne». Viollet-le-Duc.—Dictionnaire raisonné du mobilier français. T. V, p. 211.

мърную величину этой фигуръ. Профиль лица Котопана указываетъ болье на подражаніе профилямъ лицъ, типичнымъ для упомянутаго нами второго пошиба иллюстрацій, наобороть лицо самого князя, не смотря на его чужеземный характеръ, болье подходить къ лицамъ перваго пошиба. Слъдуетъ также замьтить, что фигура, изображенная слъва, какъ кажется женская, не относится къ упомянутой сценъ и, вообще, не представляетъ ясной связи съ текстомъ лътописи. Такимъ образомъ, отсутствіе оригинальности въ изображеніяхъ лицъ, случайность въ композиціяхъ и несоразмърность въ нихъ фигуръ, песомнънное подражаніе чужимъ оригиналамъ, выраженное весьма робкой манерой въ самой рисовкъ,— составляютъ, по нашему мнънію, характерныя черты этого третьяго пошиба, сдъланнаго также коричневымъ контуромъ, и слъдовательно относящагося также къ первоначальнымъ иллюстраціямъ нашей лътописи.

Работы того же робкаго рисовальщика мы узнаемъ п въ рисункъ на л. 106, изображающемъ разговоръ киязя Глъба съ волхвомъ въ Новгородъ: композиція здъсь шаблониа; пзображенный посреди князь Гльбъ держить передъ собой съкиру, предъ нимъ стоитъ волхвъ, изображенный въ профиль, слѣва позади князя три фигуры, изъ которыхъ одна изображаетъ епископа съ крестомъ; позади волхва также три фигуры — народъ. Фигура волхва отличается здёсь несоразмёрностью, она крупнъе фигуры князя, а также и другихъ фигуръ изображенной сцены; кромѣ того по безбородому лицу, по длиннымъ волосамъ, откинутымъ назадъ, по шубъ нъмецкаго покроя — изображеніе волхва представляется намъ совершенно чуждой для русской жизни фигурой, попавшей сюда лишь случайно: по всему въроятію рисовальщикъ, удалившись отъ настоящаго характера л'втониснаго разсказа, задумаль изобразить волхва въ видъ пъмецкаго ученаго или мудреца, и рабски скопировалъ эту фигуру съ какого-либо немецкаго оригинала. Замъчательно, что на той же страниць винзу изображенъ князь Изяславъ Ярославичъ въ нёмецкомъ головномъ уборъ (XV ст.),

\_ 9 \_

съ длинными волосами по плечамъ и въ длинномъ и вмецкомъ кафтанѣ, какъ у волхва. Такимъ образомъ, на одной страницѣ въ двухъ рисункахъ мы встрѣчаемъ два различные типа русскаго князя; наконецъ, если мы сравнимъ съ первымъ рисункомъ (киязъ Глѣбъ и волхвъ) рисунокъ, уже упомянутый нами находящійся выше, на л. 72 (об.), изображающій печенѣжскаго князя, пробующаго ложкой сыту, то нельзя не видѣть въ послѣднемъ рисункѣ талантливаго рисовальщика, нередавшаго весьма реально жестъ князя, пробующаго сыту; папротивъ того, жестъ князя Глѣба, угрожающаго топоромъ волхву, передань крайне неумѣло и паивно, а потому, въ силу этихъ различій, по нашему мнѣнію, оба эти рисунка должны принадлежать различнымъ рисовальщикамъ, работы которыхъ можно сопоставить, какъ работы учителя и робкаго ученика копировальщика.

Несомивно болве позднимъ является тотъ контуръ, который сдвланъ черной краской, и при томъ не перомъ, а кистью: на технику кисти указываютъ намъ частыя утолщенія контура и перерывы въ его линіяхъ. Этотъ сравнительно поздній черный контуръ вмѣстѣ съ новой, болье сложной раскраской представляется господствующимъ въ рисункахъ лѣтописи, потому что прикрываетъ и измѣняетъ старые рисунки, оставляя ихъ нетронутыми лишь случайно и въ немногихъ мѣстахъ. Въ прежнихъ коричиеваго контура рисункахъ краски накладывались легко и прозрачно, и при томъ самая гамма красокъ была не велика; въ рисункахъ же чернаго контура краски отличаются бо́льшимъ разнообразіемъ тоновъ, бо́льшей густотою и даже смѣшиваются съ бѣлилами, напоминая такимъ образомъ «гуашь». Пользуясь такой густотой красокъ, новому рисовальщику можно было съ большимъ удобствомъ искажать и прикрывать старые рисунки.

Въ художественномъ отношеній отличительный характеръ этого новаго контура сказывается въ особенности въ замѣчательной небрежности и торопливости рисунковъ: небрежность чувствуется здѣсь прежде всего въ изображеніи глазъ и посовъ,

сдёланныхъ посредствомъ короткихъ мазковъ, придающихъ лппамъ однообразный курносый и подслеповатый типъ; эти лица новаго контура весьма далеки по типамъ отъ нерваго, болбе древняго. По отношенію къ композиціямъ можно зам'єтить здёсь больше осложненій въ группировкахъ, и больше детальныхъ изображеній, дополняющихъ изображенныя сцены; но тъмъ не менъе въ группировкахъ войска встръчается чаще всего изв'єстнаго рода шаблонность: обыкновенно группа конныхъ воиновъ представляетъ собою треугольникъ, вершина котораго образуется заостреннымъ шлемомъ самаго задняго воина: если въ такомъ детальномъ изображении группы воиновъ старый коричневый контуръ еще просвъчиваетъ, то можно легко замѣтить, что прежній рисовальщикъ, изображая группу воиновъ, довольствовался лишь двумя горизонтальными линіями, т. е. изображаль воиновъ всего въ два ряда; такую группировку можно замѣтить и въ изданномъ Срезневскимъ житіп Св. Бориса и Гльба. Что же касается до пристрастія новаго рисовальщика къ пирамидальной группировкѣ, то это оригинальное свойство кажется возможно объяснить господствовавшимъ еще въ древнее время въ нѣмецкой тактикѣ построеніемъ коннаго войска клинообразнымъ строемъ. Въ описаніи «Ледоваго Побонща» наши літописи, описывая такое построеніе у Ливонскихъ рыцарей, называють его свиньей 1).

Во многихъ случаяхъ замѣтно у новаго рисовальщика пристрастіе къ смѣлымъ ракурсамъ, въ особенности въ изображеніяхъ лошадей; ракурсы лошадей наноминаютъ иногда такіе же ракурсы въ Biblia pauperum; эти ракурсы лошадей и людей, хотя и выражены неумѣло, тѣмъ не менѣе обличаютъ наблюдательность реалиста и свободу замысла. Новый рисовальщикъ, относясь критически къ старымъ, коричиевымъ рисункамъ,

<sup>1)</sup> Говоря о боевомъ построенін нѣмецкаго войска на стр. 281 Шульцъ выражается такъ: «Für den Angriff endlich ist die pyramidale (d. h. keilförmige) Ordnung die beste». Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger, dr. Alwin Schultz. Leipzig 1889.

осложияетъ композицію, и не стёснясь границами текста, выносить свои рисунки на поля рукописи.

Критическое отношение новаго рисовальщика къ старымъ рисункамъ въ особенности ясно замѣтно въ новыхъ наклейкахъ, прикрывающихъ новыми изображеніями старые рисунки. Такихъ наклеекъ въ лътописи находимъ четыре, л.л. 88 до 89. Изъ нихъ представляется наиболье характерной первая наклейка, подъ которой мы находимъ древній рисунокъ коричневымъ контуромъ, иллюстрирующій просвітительную діятельность Ярослава Мудраго, а именно миніатюра изображаеть группу священниковъ, занимающихся перепиской книгъ; эта миніатюра по всёмъ признакамъ относится къ первому пошибу, и по раскраскъ и по стилю она подходитъ совершенно къ тъмъ рисункамъ, которые изображены на л. 13 летописи, воспроизведенные въ краскахъ фотомеханического изданія Радзивилловской льтописи. На новой наклейкъ изображенъ совершенно другой сюжеть, относящійся къ носледнимъ строкамъ текста этого 88 листа. Этотъ новый сюжеть относится уже не къ дѣянію Ярослава Мудраго, им'вющему первостепенное историческое значеніе, а къ походу сына его Владиміра на Ямь: рисунокъ изображаеть эпизодь этого похода, когда случился въ войскъ Владиміра моръ на коней, и съ нихъ еще съ живыхъ сдирали кожи.

Въ этихъ двухъ сюжетахъ нельзя не видѣть коренного различія во взглядахъ двухъ рисовальщиковъ на задачи лѣтописныхъ иллюстрацій: сюжетъ второго рисовальщика, относящійся лишь къ незначительному эпизоду похода Владиміра, выражаетъ вкусъ реалиста, оправдываемый лишь близостью иллюстраціи къ послѣднимъ строкамъ текста.

На оборотѣ 88 л. древній рисунокъ подъ паклейкой, не особенно ясный по содержанію, по нашему мнѣнію, впрочемъ, изображаетъ сцену, когда князь съ своей дружиной во время неудачнаго похода въ Грецію рѣшается возвратиться въ Русь. На наклейкѣ же изображенная сцена относится къ предшество-

вавшему моменту похода, а именно это гибель корабля и большей части дружины Владиміра, котораго спасаеть воевода Ярослава, нринимая на свой корабль. Первая, древняя иллюстрація относится къ тѣмъ строкамъ текста, которыя находятся ниже рисунка, а новая, на наклейкѣ, относится къ строкамъ текста надърисункомъ. Въ художественномъ отношеніи древній рисунокъ по нашему мнѣнію можеть быть сближенъ съ рисунками третьяго пошиба съ коричневымъ контуромъ (ср. на оборотѣ 96 л. рисунокъ: Котонанъ въ гостяхъ у Ростислава).

Третья наклейка л. 89 изображаетъ нападеніе Владиміра на преслідующихъ его грековъ, и возвращеніе его въ ладыяхъ въ Русь, что описывается въ літониси въ строкахъ, предшествовавшихъ рисунку. Подъ наклейкой древній рисунокъ, изображающій, какъ греки берутъ въ пліть Вышату, относится къ строкамъ, находящимся ниже рисунка.

Наконецъ последняя наклейка, также л. 89, изображаетъ ослеиленіе Руси, взятой въ плінь греками. Подъ нею, болье древній рисунокъ по нашему мивнію повторяєть по сюжету верхній рисунокъ предшествовавшей наклейки. Въ художественномъ отношенін два последніе, древніе, заклеенные рисунка также относятся къ третьему пошибу. Изъ сопоставленія новыхъ наклеекъ съ древними рисунками ясно видно, что новый иллюстраторъ, закленвая старые рисунки новыми, руководился исключительно выборомъ такого сюжета, который бы относился къ ближайшимъ верхнимъ строчкамъ текста, не обращая вниманія на историческое значеніе изображаемаго сюжета: здёсь слёдуеть замѣтить, что такой порядокъ внѣшней близости иллюстраціи къ верхнимъ строкамъ текста можно наблюдать во всей лѣтониси. Съ другой стороны более древній иллюстраторъ въ данныхъ случаяхъ измёнялъ этотъ порядокъ очевидно въ интересахъ значенія сюжетовъ, т. е. сознательнье относился къ содержанію летописи.

Следуеть также заметить, что всё эти новые рисунки на наклейкахъ выходять далеко на поля за линю текста, что встре-

чается во многихъ случаяхъ и въ другихъ рисункахъ, сдёланныхъ чернымъ контуромъ; такое свойство вызывается, какъ намъ кажется, болѣе сложными композиціями и менѣе заботливой и размашистой манерой новаго иллюстратора.

Къ числу особенностей рисунковъ чернаго контура можно отнести еще слъдующее.

Изображение духовенства въ этихъ новыхъ иллюстраціяхъ, также, какъ изображение сценъ церковнаго характера, остаются въ старомъ коричновомъ контуръ безъ измъненія, а если встръчаются изм'вненія, то они являются не существенными, такъ напр, количество складокъ на фелони иногда сокращается сравнительно съ прежнимъ контуромъ, но характеръ складокъ и самой одежды не изм'вняется. Тоже самое можно зам'втить но отношенію къ изображеніямъ икопъ — старый коричневый контурь иконь остается безъ измѣненія. Можно думать, что церковный обиходъ былъ мало знакомъ новому рисовальщику, и онь воздерживался здёсь отъ рёзкихъ искаженій и поправокъ. Вообще можно зам'тить, что изображенія иконъ, напр. Спасителя, Богоматери, надписей на нихъ, крестовъ на пеленахъ, низенькихъ дарскихъ дверей-несомитино исполнены рукою русскаго рисовальщика, болье или менье близкаго къ русскому пконописному дёлу и къ русской церковной жизни.

Но изображенія монашескаго головного убора или: «куколя» принадлежать по большей части рукѣ новаго рисовальщика (черный контуръ), и эти изображенія, сдѣланныя весьма неумѣло, обличають руку иноземца, совершенно не усвоившаго себѣ характера этого головного убора 1).

Въ рисункахъ чернаго контура замѣчается повсюду непониманіе стариннаго русскаго костюма, и постоянное стремленіе передѣлать и исказить его по своему—посредствомъ наложенія

<sup>1)</sup> Въ иныхъ случаяхъ можно замѣтить, что новый рисовальщикъ для изображеній монашескихъ головныхъ уборовъ пользовался заготовленнымъ коричневымъ контуромъ, весьма правильнымъ, но искажалъ его, покрывая черной краской.

густыхъ красокъ, или измѣнить его новымъ чернымъ контуромъ: укажемъ для примѣра на л. 82 и 82 об., гдѣ рисунокъ изображаетъ бѣгство, а затѣмъ кончину Святополка Окаяниаго: на нервомъ рисункѣ русской килжеской шапкѣ чернымъ контуромъ приданы большіе размѣры, что сближаетъ ее уже съ нѣмецкой шанкой. Замѣтимъ здѣсь, что подобныхъ передѣлокъ шапокъ въ смыслѣ увеличенія ихъ размѣровъ, встрѣчается весьма много въ рисункахъ лѣтописи. На второмъ рисункѣ (л. 82 об.), изображающемъ смерть князя, опущенная внизъ частъ шейной оторочки или ожерелья, закрашена густо красной краской подъ цвѣтъ одежды, т. е. эта древияя часть шейнаго украшенія уничтожена, а оставлена только одна круглая оторочка вокругъ шеи, покрытая келтой краской; между тѣмъ уничтоженная лопасть ожерелья составляетъ характерную часть верхняго пакладного украшенія одежды, встрѣчающейся часто и въ иконописи.

Исключительно чернымъ контуромъ исполнены въ лѣтописи дополнительныя изображенія къ прежнимъ рисункамъ, запимающія по большей части поля рукописи; эти дополнительные рисунки часто не представляютъ живой связи съ текстомъ и съ композиціями прежнихъ рисунковъ: одни изъ такихъ рисунковъ представляются какъ бы вставками въ прежнюю композицію, и, пзображая отдёльный эпизодъ, осложияють ее, такъ напр. на л. 150 (обор.) рисунокъ изображаетъ нашествіе Владиміра Мономаха и русскихъ князей на половцевъ, когда русскіе захватили и перебили стражу половецкую и половчанина Алтупопа: здъсь бородатая фигура половчанина пририсована на полъ лътописи, вит границы рисунка, шаблонио изображающаго схватку двухъ конныхъ войскъ. Этого старика тащитъ за бороду ближайшій, самый задній изъ конныхъ воиновъ, для чего новый рисовальщикъ этому воину долженъ былъ измѣнить поворотъ Фигуры, обративъ её назадъ, а также и пририсовать руку.

Подобную же дополнительную пририсовку на полѣ рукописи мы встрѣчаемъ и на л. 210 (обор.): здѣсь пририсованнаго безоружнаго воина тащитъ за руку конный воинъ. На л. 167 об.

въ группѣ воиновъ задній воинъ, сдѣланный новымъ чернымъ контуромъ, получилъ новый новоротъ, и стрѣляетъ назадъ изълука.

Кром'в того и вкоторыя пририсованныя изображенія им'вють по всему в'вроятію аллегорическое значеніе, какъ напр. на л. 155, гд'в изображена битва на р'вк'в Сальниц'в, на нижнемъ пол'в рукописи чернымъ контуромъ пририсована зм'вя, которую крайній вопиъ изъ войска поражаеть копьемъ; зд'всь же, сбоку, пририсована и собака.

На оборотѣ того же листа текстъ лѣтописи «ходи Ярославъ сынъ Святополчъ на ятвяги второе и побѣди я» — поясияется изображеніемъ группы воиновъ, возвращающихся въ городъ, причемъ задній воинъ, пририсованный черной краской, замахивается саблей на медвѣдя, пририсованнаго на полѣ рукописи тою же черной краской. По всему вѣроятію изображеніе змѣи и медвѣдя въ данномъ случаѣ могутъ символизировать: природу степи, какъ враждебную силу, и лѣсной характеръ страны ятвяговъ.

Аллегорическій смысль можно зам'єтить также и въ изображеніяхъ трубящихъ герольдовъ (напр. л. 167) въ чисто німенкихъ двухцвътныхъ костюмахъ: этими изображеніями какъ бы подчеркивается значение разсказываемыхъ льтописью событий, въ особенности въ тъхъ случаяхъ, когда говорится о заключеніи мира между враждующими сторонами. Такой же аллегорическій смысль мы находимъ и въ нагой фигурѣ, изображенной со щитомъ въ одной рукѣ, и съ дубовымъ желудемъ — въ другой: фигура пом'вщена на 166 об., гдв идетъ разсказъ о примиренін враждовавшихъ князей; эта нагая фигура характерна по своему реалистическому стилю, обличающему отголоски италіанскаго «возрожденія» на німецкой почві. Отмітимъ въ томъ же смысль и другую нагую фигуру, изображающую отрока, убъгающаго изъ Кіева къ Днепру — къ воеводе Претичу. Эта фигура представляется намъ заимствованной и лишь приспособленной къ сюжету, и папоминаетъ скорте изображение античнаго

Меркурія, но въ плохой передачь: художникъ, какъ кажется, вертикально изображенный оригиналъ передалъ просто въ наклопномъ положеніи, желая выразить этой позой движеніе къ ръкь съ намъреніемъ ее переплыть (л. 35).

Весьма отдаленныя вѣянія античныхъ оригиналовъ сказываются и въ изображеніяхъ фигуръ на л.л. 169, 170, одѣтыхъ въ безрукавныя туники, иногда съ разрѣзомъ.

Говоря о пририсовкахъ на поляхъ нашей рукописи, нельзя не отмётить тёхъ пририсованныхъ чернымъ контуромъ изображеній, которыя повидимому никакой связи съ текстомъ не имѣютъ, а являются здёсь благодаря лишь капризной фантазіи рисовальщика,—такъ напр.: обезьяна, очень характерно изображенная, встрёчается на полё лётописи тамъ, гдё текстъ разсказываетъ и поясияетъ иллюстраціей уходъ торковъ и берендѣевъ изъ Русской земли (л. 158). Также нётъ связи съ текстомъ въ изображеніи кошки и мышей (л. 161).

Такого рода пририсовки указывають по нашему мивнію на несерьезное отношеніе рисовальщика къ своей задачѣ, т. е. къ иллюстраціи самаго текста. Съ другой стороны нельзя не замѣтить, что въ этихъ пририсованныхъ изображеніяхъ звѣрей чувствуется большая наблюдательность рисовальщика и его реалистическій вкусъ, свойственный вообще ивмецкимъ художникамъ XV стольтія: русскій рисовальщикъ въ то время не могъ бы такъ прекрасно и реально передать напр. фигуру обезъяны, близкое знакомство съ которой было весьма обычно на западѣ. Еще во время упадка Римской имперія обезъяны играли почетную роль въ зрѣлищахъ цирка. Въ средневѣковыхъ замкахъ обезъяны содержались виѣстѣ съ другими любимыми животными. Въ иѣмецкой миніатюрѣ XIII — XIV ст. встрѣчаются уже изображенія странствующаго музыканта съ обезъяной на плечѣ.

Укажемъ также на такое изображение льва которое удаляется отъ русскихъ обычныхъ изображений этого звъря, и весьма живо напоминаетъ намъ многочисленныя нъмецкия геральдическія изображенія льва, какія напр. встрѣчаются въ Нюренбергской хроникѣ. Здѣсь, какъ и въ нашей лѣтописи, особенно характерными являются сильно развитыя лапы льва и энергія его движенія: у русскихъ львовъ такихъ утолщенныхъ лапъ мы не встрѣчаемъ.

Такимъ образомъ въ упомянутыхъ пами примърахъ можно ясно замътить вторженіе нъмецкаго вліянія въ иллюстраціи, сдъланныя чернымъ контуромъ. Это вліяніе еще сильнъе представляется намъ въ изображеніяхъ одежды и вооруженія, сдъланныхъ тъмъ же чернымъ контуромъ. Но прежде, чъмъ перейдти къ обзору этого рода предметовъ, сдълаемъ пъсколько замъчаній по отношенію къ/изображеніямъ лошадей, встръчающихся такъ часто въ иллюстраціяхъ лътописи.

Замѣчательно, что типъ лошадей, изображенныхъ на рисункахъ какъ корпчневымъ, такъ равно и чернымъ контуромъ, представляется совершенно однообразнымъ; типъ лошади, проходящей чрезъ всё рисунки летониси, отличается следующими характерными чертами: это лошадь тяжелаго склада, массивная, съ весьма толстыми конытами и иногда резко обозначенными подковами: шел постоянно круто выгнута кверху; уши большія. Всё эти признаки делаются особенно заметными, если сравнить типы этихъ лошадей съ лошадьми, изображенными напр. въ извѣстномъ житін св. Бориса и Глібба, изданномъ Срезневскимъ: кони въ рисункахъ этого житія отличаются более сухими формами тьла, длинными и тонкими ногами и небольшими копытами безъ подковъ, шея поднята кверху, и вибсть съ выпуклой грудью образуеть выгибъ, весьма характерный для породы степныхъ лошадей; головы этихъ лошадей нѣсколько приподняты кверху, уши весьма небольшія. У лошадей нашей літописи, въ большинствъ случаевъ головы опущены внизъ почти по вертикальной линін, чёмъ объясняется крутой выгибъ верхняго контура шен. Вообще по многимъ признакамъ лошади «житія» могутъ быть отпесены къ ярко выраженной степной породъ лошадей, которая и была въ большомъ распространени въ древней Руси. Лошади,

2286048

изображенныя въ нашей лѣтописи, напротивъ, складомъ тѣла вполнѣ напоминаютъ тяжелыхъ лошадей средневѣкового рыцарства, и это сходство еще успливается характерными признаками рыцарскаго сѣдла, у котораго задняя лука состоитъ обыкновенно изъ высокой спинки, напоминающей спинку кресла; эта спинка при быстромъ аллюрѣ играетъ важную роль, служа главной опорой тѣлу рыцаря, ноги котораго, выставляясь далеко впередъ, упираются въ стремена 1).

Превосходный образець такой осѣдланной лошади мы встрѣчаемъ на л. 19 об. (Конь Олега, см. прилаг. цинкогр. II. 9).—
Здѣсь не только сѣдло, но и вся збруя чисто нѣмецкія, и въ особенности характерными являются переплетенныя въ клѣтку ремни пахвей. Вообще въ иллюстраціяхъ лѣтописи лошади, изображенныя даже разными рисовальщиками, рисованы точно съ одного оригинала, такъ что можно сказать, что рисовальщикамъ былъ знакомъ одинъ типъ лошадей, и этимъ типомъ была тяжелая нѣмецкая лошадь, которая у насъ на Руси въ XV вѣкѣ была хорошо знакома новгородцамъ.

Нужно также замѣтить, что въ иллюстраціяхъ лѣтописи лошади обыкновенно изображаются вскачь, и это однообразіе аллюра разнообразится иногда изображеніемъ лошади въ ракурсѣ. Такихъ ракурсовъ въ иллюстраціяхъ русскихъ рукописей, сколько помнится, мы не встрѣчали; этотъ ракурсъ мы встрѣчаемъ въ иллюстраціяхъ нашей лѣтописи напр. на л. 209 и др.

На л. 35 об. нашей лѣтописи изображенъ скачущій на конѣ печенѣжскій князь,—здѣсь паперсь лошади по груди украшена привѣсками, состоящими изъ трехъ кружечковъ, образующихъ пирамидки; эти украшенія, также какъ и кольчатый поводъ, придѣланы самымъ позднимъ по времени вишневымъ контуромъ.

<sup>1)</sup> Близкое знакомство съ иноземными такъ сказать парадными лошадьми для Новгорода удостовъряетъ Никитскій въ своемъ сочиненіи — «Очерки экономической жизни великаго Новгорода» на стр. 74: «Хорошія породы лошадей пріобрътались ими (Новгородцами) обыкновенно изъ-за границы и составляли неръдко предметъ обычныхъ въ то время пиршественныхъ даровъ».

Украшенія такого рода пирампдками и другого рода прив'єсками встр'єчаются часто въ рисункахъ нашей л'єтописи, представляя несомн'єнно заносные мотивы, не знакомые въ такомъ разнообразіи иллюстраторамъ русскихъ памятниковъ.

Въ упомянутомъ изображении печенъжскаго князя нельзя не обратить вниманія также на изображенную здѣсь шпору: шпоры несомнѣнно употреблялись на Руси еще въ древности, на это указываютъ между прочимъ находки шпоръ на Княжой Горѣ; но шпора, изображенная у печенѣжскаго князя, представляется намъ гораздо болѣе позднимъ рыцарскимъ типомъ шпоръ (см. цинк. І. 8): она опущена внизъ, очень длинна и съ большимъ зубчатымъ колесомъ. Во многихъ случаяхъ эти шпоры удлиняются новымъ темповишневымъ контуромъ.

Наконецъ следуетъ обратить также вниманіе на следующее изображеніє: князю подводятъ коня и прислужникъ поддерживаетъ стремя, опустившись на одно колено; здёсь нельзя не замётить, что такая поза прислужника указываетъ прямо на этикетъ рыцарской западно-европейской жизни.

Переходя теперь къ обзору одеждъ и вооруженій, изображенныхъ въ иллюстраціяхъ лётописи, мы должны прежде всего сдёлать нёсколько общихъ замёчаній относительно этого богатаго матеріала.

Изображенія одеждъ въ болье древнихъ рисункахъ, сдыланныхъ коричневымъ контуромъ, сравнительно съ изображеніями, сдыланными чернымъ контуромъ, отличаются гораздо большей близостью къ русской жизни или къ традиціоннымъ изображеніямъ русскихъ лицевыхъ рукописей. При всемъ томъ и въ этихъ болье древнихъ иллюстраціяхъ льтописи чувствуется вліяніе западной жизни, преимущественно ньмецкой, которое можно объяснить тымъ, что рисовальщикъ почему-то копироваль иногда одежду, вооруженіе и самые типы съ какихъ-то западныхъ оригиналовъ. Тымъ не менье только въ этихъ болье древнихъ иллюстраціяхъ на ряду съ заимствованнымъ иноземнымъ матеріаломъ встрычаются русскіе кафтаны, украшенные петли-

цами, встрѣчаются русскія княжескія шапки, встрѣчаются сапоги, сначала обрубистой формы, которые одпако замѣпяются затѣмъ остроносыми полусапожками, и послѣдніе наконецъ получають еще болѣе характерный западный покрой.

Въ рисункахъ чернаго контура мы не встречаемъ уже пониманія русскаго костюма; новый иллюстраторъ весьма старательно стремится искажать русскій костюмъ, и въ особенности русскія княжескія шапки, увеличивая ихъ размѣры, и тѣмъ придавая имъ характеръ нѣмецкихъ шапокъ.

Въ области костюма особенно важное значение представляютъ намъ изображения головныхъ уборовъ или шапокъ, потому что въ нихъ встрѣчается особенное разнообразіе, выражающее несомиѣнное стремленіе иллюстратора оттѣнить головнымъ уборомъ особое значеніе изображенныхъ лицъ и даже ихъ національность.

И въ этихъ головныхъ уборахъ, чрезвычайно разнообразныхъ, можно легко замътить въ древнихъ иллюстраціяхъ коричневымъ контуромъ среди изображенныхъ русскихъ шапокъ введеніе характерныхъ западныхъ головныхъ уборовъ.

Такъ напр. сдъланное старымъ контуромъ на л. 97 об. изображеніе князя Всеслава Полоцкаго отличается весьма характернымъ нѣмецкимъ головнымъ уборомъ, относящимся къ XV вѣку.

Подобный головной уборъ встрѣчается въ изображеніи Кіевскаго князя Изяслава, на л. 101. Эти заимствованные головные уборы дополняются въ данномъ случаѣ длиными волосами, бородою безъ усовъ и самой одеждой пѣмецкаго покроя.

Особенно оригинальна, чисто нѣмецкаго образца, уже упомянутая нами шапка князя Ростислава Тмутараканскаго, которая находитъ себѣ полную аналогію въ шапкахъ, пзображенныхъ не разъ въ иллюстраціяхъ Нюрепбергской хроники 1493 г.

Весьма также оригинальна нёмецкая шляпа, въ которой изображенъ князь Изяславъ на л. 107.

На л. 83 предъ Ярославомъ Мудрымъ стоящій бояринъ изо-

браженъ въ той нёмецкой шанк' мягкой и отвислой всторону, которая образовалась изъ канюшона; новый рисовальщикъ чернымъ контуромъ только увеличилъ ея размёры. Подобная шанка изображена въ Нюренбергской хроник (см. цинк. І. 5).

Ограничиваясь этими примёрами, мы должны замётить, что въ рисункахъ стараго контура шапки русскихъ князей въ большинствё случаевъ оказываются русскими шапками «клобуками», обыкновенно съ мёховой опушкой, въ болёе рёдкихъ случаяхъ рисовальщикъ изображаетъ княжескія остроконечныя шапки, подобныя тёмъ, какія пзображены па такъ называемыхъ «рязанскихъ бармахъ». Въ шапкі перваго рода изображенъ напр. на л. 5 русскій мёстный князь или старшина, принимающій дань отъ сосёднихъ инородцовъ. На л. 19 об. князь Олегъ изображенъ въ остроконечной шапків.

Св. Владиміръ изображается въ одномъ мѣстѣ въ шанкѣ цилиндрической формы, а въ другомъ—въ шанкѣ съ округлымъ верхомъ.

Національный характеръ русскаго женскаго головного убора особенно ясно передань въ изображеніяхъ княгини Св.Ольги: онъ состоитъ изъ убруса, поверхъ котораго надѣтъ вѣнчикъ въ формѣ гладкаго обруча или діадимы. Въ такомъ же убрусѣ изображена и Рогиѣда, но болѣе поздній рисовальщикъ чернымъ контуромъ изобразилъ на головѣ ея царскій вѣнецъ, какой часто встрѣчается въ древнихъ нѣмецкихъ изображеніяхъ, имѣя вѣроятно въ виду придать болѣе пышности тому изображенному моменту, когда Рогиѣда ожидаетъ казин отъ Владиміра.

Византійскіе императоры, или цари отличены отъ русскихъ князей высокими зубчатыми вѣпцами какъ напр. царь Константинъ Багрянородный (31 об.), но они иногда изображаются въ шанкахъ, имѣющихъ полушарообразную вздутую форму, и потому напоминающихъ митру, какъ напр. на л. 13 въ изображеніи царя Михаила. Въ зубчатомъ, высокомъ вѣпцѣ изображенъ также и персидскій царь (л. 5 об.).

Изображенія грековъ, приносящихъ дары Олегу, отличаются также своеобразными шанками (л. 15 об.), изъ которыхъ одна своей чрезмърной вздутой формой напоминаеть даже персидскій головной уборъ временъ Сассанидовъ; подобный головной уборъ, хотя и надъ короной, встръчается въ изображении на печати одной изъ номинальныхъ латинскихъ императрицъ въ изданія Schlumberger'a, въ изображении скачущаго всадника. Печать относится къ XIV в. Въ одежде этихъ грековъ чувствуется условность, которая сказывается въ верхней короткой туникъ съ узкими рукавами; подобныя же одежды и подобныя шанки встръчаются и въ изображении грековъ на л. 32, а также п п на об. и еще на л. 33. На л. 38 грекп, приносящіе дары Святославу, изображены въ шапкахъ болѣе близкихъ по формамъ къ нёмецкимъ шапкамъ, при чемъ кубокъ, подпесенный въ подарокъ Святославу (л. 39), напоминаетъ своей формой нъмецкія кубки, въ особенности Нюренбергской работы XV и XVI B.

Въ высокомъ зубчатомъ вѣнцѣ, изображена Анпа, родственница греческихъ императоровъ, — невѣста Св. Владиміра (л. 61 об.). Здѣсь нужно замѣтить, что форма этого рода вѣнцовъ иногда разнообразится, не отступая однако отъ основныхъ византійскихъ традицій (см. изображеніе тутъ же царей Василія и Константина).

Въ изображеніяхъ шапокъ чернымъ контуромъ прежде всего слёдуеть отмѣтить постоянно усердное стремленіе рисовальщика изказить форму старинныхъ русскихъ шапокъ первоначальныхъ, коричневыхъ рисунковъ лѣтописи посредствомъ увеличенія и округленія ихъ размѣровъ и уничтоженія мѣховыхъ опушекъ; благодаря такимъ пріемамъ русская шапка превращалась въ характерную нѣмецкую, форму которой между прочимъ можно встрѣтить въ Нюренбергской хроникѣ, напр. въ изображеніи Альбрехта III Бамбергскаго подъ 1414 г. (см. цинк. І. з).

На л. 116 рисунокъ изображаетъ бесѣду Кіевскаго князя Изяслава со Всеволодомъ; на главѣ Изяслава старымъ коричневымъ контуромъ былъ сдёланъ развалистой формы зубчатый вѣнецъ, при чемъ зубцы заканчивались вверху крупными шариками или жемчужинами; новымъ чернымъ контуромъ вмѣсто этого вѣнца изображена полушарообразной формы нѣмецкая шапка; такой формы шапками, сдѣланными чернымъ контуромъ, изобилуютъ подновленные рисунки лѣтописи.

Особеннаго вниманія заслуживають тѣ головные уборы, которыми иллюстраторы старались отмѣтить инородческіе элементы отъ русскихъ.

Здѣсь на первомъ планѣ нужно обратить вниманіе на тѣ восточныя народности, которыя оставили свои слѣды въ Русской исторіи.

Мы уже указывали выше на изображенія печенѣговъ, которые представлены въ высокихъ колпакахъ и длинныхъ кафтанахъ (л. 72 об.). Изображенія хозаръ и косоговъ на л. 84, пе представляя различія въ одежді и вооруженіи съ другими народностями, отмічены особаго рода головными уборами, состоящими изъ мягкихъ колпаковъ съ околышами другого цвѣта; колпаки заломаны на сторону, и у одного изъ изображенныхъ вопновъ, какъ кажется косога, колпакъ имфетъ спереди пропольный разрёзъ, край котораго обозначенъ тремя закругленными городками; безусое лицо этого косога отличается также отъ другихъ изображеній літописи весьма різдкой бородой въ форм' лопатки. Торки и беренд' на л. 158, представляющие группу конныхъ воиновъ, выдъляются очень высокими остроконечными колпаками, загнутыми сильно назадъ; у воина, изображеннаго на первомъ планъ, голова бритая и непокрытая колпакомъ. Наконецъ половцы, изображенія которыхъ встрічаются часто въ летописи, наиболе характерно изображены на л. 127 об.; здъсь одинъ изъ половцевъ изображенъ въ небольшомъ остроконечномъ колпакъ, съ загнутымъ вверхъ краемъ, подобный же колпакъ надътъ на другомъ половць, третій половецкій воинь, замахнувшійся саблей, изображень въ колпакъ съ опущеннымъ внизъ краемъ и съ поперечнымъ перехватомъ посрединѣ; лица упомянутыхъ половцевъ изображены безъ усовъ и бородъ, что придаетъ имъ особенный характеръ 1).

Такимъ образомъ, принимая во вниманіе упомянутыя изображенія головныхъ уборовъ, можно замѣтить, что восточные степные народы, вторгавшіеся въ русскія земли или селившіеся тамъ, отмѣчены иллюстраторомъ вообще колпаками копической формы, и этотъ головной уборъ нельзя не считать характернымъ для народностей востока. Подобные головные уборы мы встрѣчаемъ на стѣнописи Кіево-Софійскаго собора, и они отнесены Н. П. Кондаковымъ къ типу восточныхъ головныхъ уборовъ. Подобной формы колпакъ изображенъ на фрагментѣ поливной чаши, найденной нами въ Сухумѣ (см. Матеріалы по археологіи Кавказа вып. П). Подобный же головной уборъ, изображенный въ изданіи В. Стасова «Славянскій и Восточный Орнаментъ», относится къ пскусству Арменіи.

Указанныя нами аналогіи нозволяють думать, что изображенія этихь головныхь уборовь вь иллюстраціяхь нашей літописи сохраняють нікоторыя реальныя черты, какъ традиціи, свойственныя этимъ народностямь по крайней мітрів въ ихъ головныхь уборахъ.

Весьма питересно сопоставить изображенія колпаковъ въ рисункахъ нашей лётописи съ колпакомъ япычара на рисункѣ Дж. Беллини, находящемся въ Британскомъ Музеѣ и изданномъ Мюнцомъ въ его Исторіи Искусства въ эпоху Возрожденія т. І, стр. 302.

Изъ другихъ народностей нельзя не отмѣтить изображеній угровъ на л. 12 и на об., хотя рисунки эти сильно искажены новымъ чернымъ контуромъ, но искаженія эти относятся глав-

<sup>1)</sup> Въ нѣкоторыхъ миніатюрахъ лѣтописи изображены кибитки или повозки половцевъ, занятыя ихъ женами, какъ напр. на л. 232 (об.). По нашему мнѣнію эти изображенія отличаются реальнымъ характеромъ и не могли быть изобрѣтены иллюстраторомъ. Свѣдѣнія хотя бы о татарскихъ кибиткахъ могли распространиться на Руси устными разсказами путешественниковъ, кромѣ ихъ описаній. Вспомнимъ напр. путешествіе Пимена.

нымъ образомъ къ размърамъ фигуръ и къ перемъщеніямъ плановъ. Въ обонхъ контурахъ очень ясно сохранились формы шапокъ и шлемовъ. На первой картинкъ группа иъшихъ угровъ изображена въ невысокихъ коническихъ бълыхъ шапкахъ съ цвътными околышами и съ шишечками наверху. Кромъ одной фигуры пъшаго угра всъ остальныя изображены безъ усовъ и бородъ, шлемы болъе приземистой формы заканчиваются также шишечками. Вежи ихъ отличаются полушарообразнымъ верхомъ, и въ этомъ отношении наноминаютъ калмыцкія кибитки, только болъе высокихъ размъровъ. Группа конныхъ угровъ вооружена между прочимъ саблями чисто восточнаго типа, а не мечами.

Группа этихъ воиновъ прежде была изображена въ болѣе крупныхъ размѣрахъ, что особенно замѣтно на сохранившемся еще контурѣ предводителя: его шлемъ восточнаго типа былъ украшенъ двумя нараллельными поперечными полосками, шлемъ новаго контура, отличаясь меньшимъ размѣромъ, своей вытянутой вершиной подходитъ болѣе къ типу шишака, а вытянутый впередъ вѣнецъ шлема, или край напоминаетъ выступы впередъ у восточныхъ шлемовъ. Въ общемъ-же, по нашему мнѣнію, искаженные новымъ контуромъ рисунки головныхъ уборовъ и вообще вооруженія, исключая сабель, не носятъ на себѣ особыхъ признаковъ реализма.

Не много реализма мы встрвчаемъ въ изображении варяговъ (л. 79 об.), которыхъ избиваютъ новгородцы при Ярославъ Мудромъ: ихъ шапки заостренныя и съ выступающимъ широкимъ отворотомъ вокругъ. Реальнымъ характеромъ по нашему мнѣнію выдѣляются изображенія финской народности «чуди»; въ этихъ изображеніяхъ не только головные уборы, но и вся одежда, вмѣстѣ съ самыми фигурами, представляютъ своеобразныя черты, несомнѣнно схваченныя древнимъ иллюстраторомъ съ натуры, такъ на л. 164, рисунокъ изображаетъ, какъ чудь приноситъ дань одному изъ сыновей Мстислава; три фигуры, изображающія эту народность, отличаются небольшимъ ростомъ и кажутся вообще приземистыми, ихъ головные

уборы со встхъ сторонъ окутываютъ голову и шею, напоминая собою н'то въ род капора, Одежда, судя по шпринт, въроятно изготовлена изъ мъха или подбита мъхомъ, т. е. представляеть родь тулупа; на этоть подбой мёхомъ указываеть ширина рукавовъ и самыя складки ихъ; фигуры одеты въ узкіе штаны, и обуты въ сапоги, обозначенные поперечными линіями ниже колінь; передняя изъ изображенныхъ фигуръ въ лѣвой рукѣ подноситъ князю связку соболей, т. е. сорокъ шкурокъ, а за ними следуетъ баранъ, представляющій собою также видъ дани. На л. 104 об. изображена сцена шаманства предъ новгородцемъ; шаманъ, одътый въ длинное платье безъ пояса, сохраняеть однако на головъ уборъ, подобный тому, какой мы видели въ предшествовавшей картине, но только украшенный поперечными двойными полосами, которыя придають этому убору еще болье характерности; два другіе шамана одъты въ такіе же костюмы, а нервый, который шаманить, изображень съ бубномъ въ левой руке и съ загнутой короткой палкой съ шишкой на концѣ; этой палкой онъ ударяетъ въ бубенъ. Не смотря на испорченность стараго контура новымъ чернымъ, вся сцена эта сохраняетъ весьма жизненный характеръ, представленіе котораго возможно только при близкомъ знакомствѣ перваго иллюстратора съ типомъ и бытомъ изображенной чуди, и это знакомство, на нашъ взглядъ, подтверждается также устойчивостью головныхъ уборовъ, изображенныхъ въ двухъ сценахъ, различныхъ по сюжетамъ, и разделенныхъ большимъ количествомъ страницъ.

Изъ славянскихъ племенъ, входящихъ въ составъ русскихъ княжествъ, иллюстраторомъ выдѣлены новгородны, почему ихъ изображенія и представляютъ особенный бытовой интересъ, тѣмъ болѣе важный, что въ этихъ изображеніяхъ сохранились довольно ясно старинные коричневые контуры. На л. 171 и на об. въ трехъ рисункахъ изображены переговоры епископа новгородскаго и новгородскихъ пословъ съ княземъ Всеволодомъ. Въ изображенныхъ сценахъ нельзя прежде всего

не отмѣтить того факта, что новгородцы, просящіе себъ князя у Всеволода, изображены сидящими на особомъ съдалищъ противъ самого князя, въ чемъ, какъ намъ кажется, выражается особый почеть новгородцамь, хотя князь и продержаль ихъ у себя зиму и лъто. Здъсь новгородцы изображены въ колпакахъ особой формы, а именно: колпаки ихъ прилегаютъ плотно къ головѣ, а заостренные концы подпимаются прямо кверху; по краю колпаки украшены околышемъ, вообще формой своей они напоминаютъ шлемы-шишаки, и этой формой они ясно выдѣляются оть другихъ колпаковъ, составляющихъ вышеупомянутый отличительный признакъ восточныхъ народностей. Замътимъ также, что изображенныя сцены отличаются жизненнымъ характеромъ, и при томъ русскимъ — въ особенности характерна фигура новгородскаго епископа, изображенная на об. 171 л. Наконецъ на л. 212 рисунокъ изображаетъ князя Романа Ростиславича, сидящимъ на столъ Кіевскомъ, куда прислалъ его княжить Андрей-«и пріяша его съ честію Кіяне», -- говорить літописець; киязь въ одной рукъ держитъ копье, а въ другой деревянный щить, характерный для XV в ка на запад в. Съ одной стороны князя, стоящія безъ шанокъ, три мужскихъ фигуры, изображаютъ, по всему въроятію кіевскій народъ, съ другой стороны, двъ фигуры, одътыя въ длинное платье съ кривыми саблями и въ высокихъ, усъченныхъ вверху колпакахъ, представляютъ быть можеть дружину князя, которой придань почему-то восточный характеръ.

По отношенію къ одеждамъ, изображеннымъ въ нашей лътописи, вслъдствіе испорченности и небрежности рисунковъ новаго контура, возможно ограничиться лишь иъсколькими замъчаніями, не вдаваясь въ особенныя подробности.

Мы уже пиёли случай замётить, что характерныя черты русской одежды встрёчаются преимущественно въ рисункахъ старыхъ коричневыхъ контуровъ, и въ тёхъ болёе новыхъ черныхъ рисункахъ, которые измёняютъ размёры и чистоту линій старыхъ контуровъ. Такъ во многихъ рисункахъ старыхъ кон-

туровъ можно отм'єтить фигуры князей, напоминающія одеждами изображенія князей въ житіи св. Бориса и Гліба (какъ напр. на лл. 58, 34 об.).

Въ то же время уже въ древнихъ контурахъ мы встръчаемъ изображенія цъликомъ заимствованныя съ иноземныхъ оригиналовъ, и внесенныя механически, какъ бы случайно, въ композицію изображенныхъ сценъ. Эти изображенія обыкновенно представляютъ князей въ нѣмецкихъ костюмахъ XV вѣка. Такъ напр. на лл. 97 об., 101 и др. изображенія князей покроемъ платья и въ особенности головными уборами указываютъ на иноземные нѣмецкіе оригиналы, относящіеся къ XV вѣку.

Многія изъ этихъ одеждъ и головныхъ уборовъ находятъ себѣ аналогію въ иллюстраціяхъ Нюренбергской хроники, относящейся къ копцу XV вѣка; для примѣра укажемъ на рисунки: на л. 8 изоб. Рюрика, л. 23 и 169 об.

Длинные или короткіе кафтаны обыкновенно оторочены цвѣтными каймами или опушены мѣхомъ. Въ кафтанахъ нѣмецкаго покроя встрѣчаются широкіе рукава и широкіе отложные воротники. Одежда русскаго покроя встрѣчается въ лѣтописи сравнительно рѣже, такъ напр. на л. 196 (об.), 200. Здѣсь кафтаны съ прорѣзными длинными рукавами надѣты на пижнее подпоясанное илатье и стягиваются парными петлицами; длинный, сравнительно узкій покрой ихъ позволяєть отнести эти кафтаны къ русскимъ одеждамъ.

Въ древнемъ русскомъ одънии изображенъ киязь Святонолкъ Окаянный, хотя это одъние древняго контура искажено новымъ контуромъ, какъ мы уже упоминали. Въ большинствъ случаевъ византійскіе императоры и иноземные короли изображаются въ византійской формы въщахъ или коронахъ, въ которыхъ иногда можно замътить и западиую редакцію, что объясняется заимствованіемъ этихъ инсигній царственной или королевской власти изъ Византіи на Западъ. Въ противоположность этимъ лицамъ русскіе князья изображаются лишь въ шанкахъ русскаго или нъмецкаго фасона, такъ напр. на л. 193 (об.). Здісь король венгерскій изображень въ короні и съ мечемь въ рукі, а князь Владимірко въ высокой закругленной шапкі и съ жезломь той формы, которая такъ часто встрічается въ Нюренбергской хроникі. Кафтанъ князя прежде быль украшенъ рядомъ нетлицъ, а новый рисовальщикъ прикрылъ эти нетлицы красной краской.

Въ лѣтописи перѣдко встрѣчаются короткіе кафтаны у князей, съ разрѣзами на полахъ и на рукавахъ, и съ мѣховой опушкой по краямъ. Эти кафтаны типичны для нѣмецкихъ модъ XV вѣка, для примѣра укажемъ на кафтанъ, въ которомъ изображенъ князь Ростиславъ Тмутараканскій, бесѣдующій съ Котопаномъ (л. 96 об.); объ этомъ изображеніи мы уже говорили выше. Для сравненія укажемъ и здѣсь на рисунки Нюренбергской хроники.

Хотя на стр. 199 об. русскій князь и представленъ въ кафтанѣ съ петлицами, но покрой этого кафтана и широкіе рукава заставляють насъ отнести этотъ кафтанъ къ нѣмецкимъ одеждамъ. Также нѣмецкимъ характеромъ отличается и одежда вблизи стоящей фигуры.

Рисунки второй половины лётописи особенно изобилують, вмёстё съ господствомъ чернаго контура, сильнымъ вторженіемъ иноземныхъ вліяній въ одеждахъ изображенныхъ сценъ; представимъ этому слёдующіе примёры, взятые впрочемъ на выдержку: На стр. 199 об. въ верхнемъ рисупкѣ изображенія князей по шапкамъ и по широкимъ, длиннымъ съ широкими же рукавами кафтанамъ напоминають напр. изображеніе въ Нюренбергской хроникѣ Людвига I (стр. 169). На рисункѣ внизу той же страницы, изображающемъ новгородцевъ, берущихъ себѣ въ князья молодого Мстислава, послёдній представленъ въ короткомъ плащѣ и въ трико, что въ общемъ производитъ впечатлѣніе нѣмецкаго благороднаго юноши XV ст.

На л. 203 об. Суздальскій князь изображенъ сидящимъ на престолѣ въ одеждѣ, обличающей вообще нѣмецкую моду. Такимъ же характеромъ одежды отличается и стоящій возлѣ

герольдъ. Укажемъ еще на л. 206 об., гдѣ, какъ кажется, князь Мстиславъ изображенъ въ иѣмецко-короткомъ платъѣ, опушенномъ иѣхомъ. Отмѣтимъ также и л. 217, гдѣ фигура молодого князя отличается совершенно нѣмецкимъ костюмомъ. На л. 220 князь Михалко по нашему миѣнію одѣтъ также въ иѣмецкій костюмъ, при томъ съ длинными заостренными башмаками.

Но что въ одеждахъ особенно говорить объ иноземномъ вліяній, такъ это замѣна сапотъ и штаповъ, — необходимыхъ принадлежностей костюма въ русскихъ лицевыхъ рукописяхъ, — башмаками, полусапожками и штанами въ обтяжку, т. е. изъ трико. Фигуры въ трико во многихъ случаяхъ изображаются даже безъ обуви, какъ часто трико безъ обуви носили на западѣ, подшивая лишь кожаныя подошвы; штаны же и сапоги съ оторочкой или подвязкой встрѣчаются въ рисункахъ нашей лѣтописи сравнительно рѣдко, и то лишь въ древнихъ рисункахъ, сдѣланныхъ коричневымъ контуромъ.

Въ большинствъ же случаевъ мы постоянно встръчаемся въ льтописи съ упомянутой иностранной одеждой, въ которой изображаются не только князья и знатные люди, но и простые рабочіе, какъ напр. на рисункъ, изображающемъ погребеніе половецкаго князя. На л. 207 об. и трубящіе герольды изображены въ ньмецкихъ платьяхъ, а одинъ изъ нихъ даже въ двуцвътномъ.

Что же касается женскихъ одеждъ, то съ русскими древними одеждами мы встръчаемся въ изображеніяхъ велякой княгини Ольги и Рогнъды. Еще покойный Срезневскій по отношенію къ изображеніямъ Св. Ольги, которыхъ опъ нашелъ до 19 въ рисункахъ нашей лътописи (въ своей статьъ: «Древнія изображенія В. К. Владиміра и В. К. Ольги, напечатанной въ Древностяхъ» за 1867 г.), считалъ эти изображенія весьма характерными для русскихъ древнихъ одеждъ 1).

<sup>1)</sup> Мы только не можемъ согласиться съ мнѣніемъ покойнаго почтеннаго академика относительно головного убора кн. Ольги: И. И. Срезневскій въ

Во второй половине летописи съ замечательнымъ постоянствомъ и весьма характерно изображенныя женщины одеты въ немецкие костюмы XV века. Ограничимся лишь некоторыми примерами. Подобныя изображения отметимъ на лл. 215, 220, 226. Для уяснения ихъ костюма сопоставимъ эти изображения съ изображениями Нюренбергской хроники и другихъ источниковъ (см. цинк. І. 7).

Ограничиваясь этими замѣчаніями объ одеждахъ, мы должны тенерь сдѣлать краткій обзоръ боевой или военной одежды и самыхъ предметовъ вооруженія, изображенныхъ въ рисункахъ нашей лѣтописи.

Прежде всего мы должны отметить те архаизмы, которые въ отношении этого рода одеждъ встръчаются въ древнихъ рисункахъ коричневаго контура. Такъ на л. 15 об. въ рисункъ, сохранившемъ старый контуръ, изображены двъ фигуры грековъ, подносящихъ дары Олегу; позади стоящій воинъ изображенъ въ латахъ, надетыхъ сверхъ длиннаго платья: въ правой рукт онъ держить копье, а въ лтвой-коническій щить: шлемъ у воина неправильной конической формы, напоминающей потому Форму древнихъ западныхъ шлемовъ, но шлемъ этотъ подправленъ, и эта подправка придала ему болѣе обычную и болѣе правильную форму; кираса воина, покрывающая грудь, раздъляется поперечными полосами на части; нижняя часть кирасы, ниже пояса, раздёляется поперечными и продольными полосами также на части, представляющія въ данномъ случать искаженіе рисовальщикомъ римскихъ или византійскихъ ремней, обыкновенно служившихъ защитой для этой части тела. Византійскія традиціи мы находимъ и въ изображеніи щита, и въ са-

упомянутой стать утверждаеть, что сверхь убрусь голова Ольги покрыта шапочкой; мы однако замечаемь только убрусь, поверхь котораго надёть золотой венчикь, напоминающій своей формой діадиму. Такая форма сохранилась, между прочимь, въ старинныхь деревянныхь брачныхъ венцахъ, принадлежащихъ къ коллекціямъ Историческаго музея. Основываемъ свое мнёніе на старыхъ коричневыхъ контурахъ лучшей сохранности.

мой манер'є придерживать его рукой. Что же касается упомянутых нами поперечных линій на кпрас'є, то средняя изънихь, бол'є шпрокая, представляется намъ плохой передачей той византійской повязки, которая на изображеніи византійскихъ воиновъ часто опоясываетъ грудь поверхъ панцыря; эта повязка еще ясн'є встр'єчается на л. 5 и 10 об. на изображенныхъ тамъ фигурахъ п'єшаго и коннаго воина.

Но самое оригинальное въ изображении упомянутаго воина (л. 15 об.) - это его длинное съ оторочкой платье, на которое п надъта кираса; такого рода платье несомнънно можетъ быть отнесено къ XII и къ XIII ст. - т. е. ко времени окончанія крестовыхъ походовъ, когда такое длинное платье, заимствованное съ востока, получило на н'Екоторое время право гражданства и среди западныхъ воиновъ, въ особенности среди нормановъ во Франців. Укажемъ напр. на извѣстное изображеніе Готфрида Плантагенета, сдъланное эмалью. Замъчательно, что шлемъ этого Плантагенета также имъетъ выемку съ одного бока, такъ что не представляетъ правильнаго конуса, и этимъ напоминаетъ первоначальный шлемъ нашего вонна въ длинномъ плать ; подобные же воины въ длинномъ платът изображены и на л. 34 нашей лътописи, но вообще такого рода длинная одежда воиновъ встръчается въ рисункахъ нашей летописи довольно редко, и едва-ли не исчерпывается приведенными нами примърами.

Замѣтимъ опять, что эти архаическія изображенія относятся лишь къ старому контуру, и при томъ, какъ кажется, къ контуру перваго пошиба, и намъ кажется несомнѣннымъ, что эти типы занесены сюда съ западныхъ оригиналовъ, которые въ указанную нами эпоху могли появляться на Руси на разнаго рода металлическихъ издѣліяхъ 1).

Во всякомъ случай это вторжение архапческихъ изображе-

<sup>1)</sup> Знакомство на Руси въ древнее время съ западными металлическими издѣліями подтверждается находками церковной утвари въ Вщижѣ, финифтянными бронзовыми бляхами Суздальскаго собора, т. н. Корсунскими вратами въ Новгородѣ и т. п. памятниками.

ній въ древніе коричневые рисунки пашей лѣтописи можно отнести лишь къ эпизодическимъ явленіямъ, не могущимъ измѣнить основного характера пноземныхъ вліяній.

Более чистую передачу древняго византійскаго военнаго костюма мы встрѣчаемъ на л. 5, изображающемъ сцену, озаглавленную такъ: «Разные языки дань даютъ Руси»: позади сидищаго князя, принимающаго дань, стоить воинъ, съ обнаженной головой, держащій въ лівой рукі щить; воинь одіть въ кирасу, украшенную поперечной полосой, отъ которой идетъ вверхъ вертикальная полоса, прилегающая къ оплечью; на плечахъ кираса заканчивается завитками, дёлающими расширеніе и закругленіе верхней части туловища. Хотя въ другихъ рисуцкахъ лѣтописи въ кирасахъ воиновъ эти завитки исчезаютъ, но образованный ими контуръ туловища делается какъ бы обязательнымъ и схематическимъ, такъ что рисовальщикъ отдёльно отъ рукъ вырисовываетъ этотъ шаблонный контуръ туловища, а руки прибавляются уже послъ. Такая система рисовки выясняется лучше всего въ тъхъ случаяхъ, когда художникъ забываеть пририсовать одну изъ рукъ (л. 79 об.) 1). У упомянутаго воина (л. 5) верхияя часть рукъ ясно зашищена разръзными пластинками пли ремиями; такая же обычная защита находится и у нижняго края кирасы, такъ что въ общемъ эта кираса прелставляетъ характерныя черты еще римскаго вооруженія, но уже измѣненнаго византійцами на свой ладъ. Ноги воина изображены въ штанахъ и сапогахъ, щить подходить но типу къ темъ щитамъ, которые изображены въ житін Св. Бориса и Глеба. Такимъ образомъ мы считаемъ изображение упомянутаго воина, какъ бы прототипомъ вообще изображеній воиновъ въ нашей лізтописи, исключая техъ случаевъ, где въ изображеніяхъ является явственно западное вліяніе; вп'є этихъ вліяній особенно преобладаетъ упрощепный типъ упомянутой кирасы, сохраняющій

<sup>1)</sup> Такія туловища, сдѣланныя коричневымъ контуромъ, кажутся какъ бы заготовленными для пририсовки рукъ чернымъ контуромъ. Примѣры, насколько можно замѣтить, встрѣчаются лишь во второй половинѣ лѣтописи.

впрочемъ срединную поперечную полосу, при чемъ ремии часто превращаются въ раздѣленные горизонтальными линіями квадраты, штаны измѣняются въ трико съ короткими сапогами, а иногда они изображаются и безъ сапогъ, т. е. съ подшитыми къ трико подошвами. Такого рода изображенія представляютъ господствующій типъ военной одежды въ рисункахъ нашей лѣтописи; эти изображенія относятся къ древнимъ рисункамъ коричневаго контура.

Рисупки воиновъ болѣе новымъ чернымъ контуромъ, искажая лишь размѣры старыхъ рисунковъ, оставляютъ господствующимъ указанный нами шаблонный типъ воина съ коническимъ шлемомъ и съ бармицей, —за исключеніемъ тѣхъ характерныхъ случаевъ, когда въ рисункахъ лѣтописи замѣчается вторженіе иноземныхъ иѣмецкихъ вооруженій и одеждъ, а такое вторженіе, болѣе обильное и разнообразное, замѣчается именно въ болѣе новыхъ рисункахъ чернымъ контуромъ, и при томъ въ особенности во второй половинѣ нашей лѣтониси, гдѣ эти вторженія имѣютъ характеръ непосредственной реальной передачи хорошо знакомыхъ рисовальщику фактовъ.

Въ древнихъ коричневыхъ рисункахъ пноземное вооруженіе является вводнымъ, — какъ бы случайнымъ, и уже заимствованнымъ изъ вторыхъ рукъ. Укажемъ прежде всего иѣсколько примѣровъ въ рисункахъ древняго коричневаго контура, въ которыхъ представляется весьма яснымъ и характернымъ иноземное вліяніе: На л. 9 изображенъ походъ Аскольда и Дира черезъ Кіевъ къ Царюграду; сидящій въ лодкѣ посреди вонновъ, по всему вѣроятію, одинъ изъ братьевъ изображенъ въ западныхъ досиѣхахъ чисто иѣмецкаго типа XV вѣка; нижиля часть лица прикрыта тѣмъ металлическимъ выступомъ, который обыкновенно называется бавіеръ («bavière», см. цинк. І. 4. 6); кромѣ того шея съ правой стороны защищается, тѣмъ маленькимъ щиткомъ, который встрѣчается часто въ иѣмецкихъ досиѣхахъ XV вѣка. Сидящій впереди воинъ держитъ стягъ формы чисто иѣмецкой (ср. цинк. III. 19. 20), и который въ подобной формѣ

среди изображеній русскихъ стяговъ не встръчается. На л. 10 съ одной стороны рисунка изображается торонливый прівздъ наря Михаила съ войскомъ въ Царьградъ, который обступили лодки Аскольда и Дира; у одного изъ воиновъ царя съ безволосой головы падаеть шлемъ русской формы, даже съ яловцомъ, но остальное вооружение совершенно подобно тому, на которое мы только что указали (л. 9); изображение этого воина (л. 10) суля по очеркамъ лица, несомнънно древнее, не искаженное чернымъ контуромъ, а отсутствіе волось у грека-вонна объясняется по нашему мнѣнію незаконченностью или торопливостью работы; что же касается изображенія падающаго шлема, то въ этомъ мы видимъ лишь намфреніе художника подчеркнуть особенную спѣшность возвращенія царя. На башнѣ, символизируюшей Царьградъ, изображенъ воинъ, шлемъ котораго украшенъ яловиемъ точно такой же формы, какъ вышеуномянутый стягъ Аскольда и Дира.

Въ упомянутой нами выше сценъ, изображающей Котопана въ гостяхъ у Мстислава Тмутараканскаго (л. 96 об.), стоящій нозади воинъ изображенъ въ неполномъ нѣмецкомъ вооруженіи, которое относится также къ XV вѣку.

На л. 132 нзображены двё сцены на одномъ рисункё: слёва Мстиславъ сидитъ на престоле Новгородскомъ, а сбоку князя изображенъ стоящій съ копьемъ въ рукё воинъ — придворный стражъ; западный доспёхъ этого воина на плечахъ, на локтяхъ и на коленахъ обозначается теми остроконечными очертаніями, которыя такъ свойственны доспёхамъ XV вёка (ср. цинк. II. 10). Къ этому же времени слёдуетъ отнести и шлемъ формы «Salade», чаще всего соединяемый съ бавьеромъ, хотя послёдній на воине и не изображенъ. Нельзя не отметить здёсь того завитка, который служитъ украшеніемъ одной стороны трона князя; въ этомъ украшенія, какъ и въ самой форме трона, чувствуются ненонятыя рисовальщикомъ иноземпыя формы; понытка къ такого рода украшеніямъ встрёчается не разъ въ рисункахъ нашей лётописи.

Сравнивая изучаемую нами сцену (л. 132 вверху) со второй сценой, рядомъ изображенной (всадники), нельзя не замѣтить по распланировкѣ фигуръ и по стилю изображенія — случайнаго, вводнаго характера первой сцены.

Кромѣ того, сравнивая съ этимъ изображеніемъ упомянутое нами изображеніе на л. 96 об., можно придти къ заключенію, что обѣ сцены принадлежатъ рукѣ одного рисовальщика, т. е. къ древнимъ рисункамъ второго пошиба.

Ограничиваясь пока указанными примёрами можно замётить, что пноземное вліяніе въ «древнихъ» рисункахъ коричневаго контура выражается пемногими архаическими изображеніями воиновъ въ длинныхъ одеждахъ (XII, XIII вёкъ) и тёми упомянутыми нами нёмецкими вооруженіями, болёе реальнаго характера, которыя находятъ себё прежде всего ясныя аналогіи въ рисункахъ Нюренбергской хроники (к. XV в.).

Мы уже говорили о томъ, что черный новый контуръ, измѣняя весьма смѣло размѣры болѣе древнихъ рисунковъ, въ большинствѣ случаевъ удерживаетъ ту схематическую форму воинскаго вооруженія, о которой мы уже упоминали, но тѣмъ не менѣе эти шаблопныя формы въ работахъ новаго рисовальщика получали ипой характеръ, благодаря разнообразію и густотѣ новыхъ красокъ, связанныхъ неразрывно съ новымъ чернымъ контуромъ. Краски при старыхъ контурахъ прозрачны и немпогочисленны, онѣ только иллюминуютъ контуръ, а при новомъ черномъ контурѣ число красокъ увеличивается по крайней мѣрѣ до девяти 1), и краски получаютъ иногда даже характеръ гуаши. Самая раскраска является часто оригинальной, въ томъ смыслѣ, что искажаетъ смыслъ вооруженія; такъ напр. схематически изображенная броня съ поперечными дѣленіями, значеніе которыхъ мы уже объясняли, благодаря новой раскраскѣ,

<sup>1)</sup> Такъ мы замътили при черномъ контуръ слъдующія краски: 1) оливково-зеленая, 2) свътло-лиловая, 3) красная: киноварь, 4) желтая: охра,—иногда яркая и густая, 5) свътло-зеленая, 6) голубовато-сърая (съ бълилами), 7) травянистая, 8) сине-зеленая и 9) коричневая.

получаеть характеръ одежды съ поперечными полосами. Такой фактъ можно объяснить или небрежностью иллюминатора чужихъ рисунковъ или его пристрастіемъ къ тѣмъ часто полосатымъ одеждамъ, которыя надѣвались поверхъ вооруженія у западныхъ рыцарей.

Упомянутое нами вооружение схематическаго характера, господствующее вообще въ рисункахъ лѣтописи, разнообразится въ рисункахъ чернаго контура введениемъ доспѣховъ чисто западнаго типа, а также и самаго оружия, и такие яркие примѣры дѣлаются особенно частыми къ концу лѣтописи. Но особенно существенно для новаго контура введение арбалетовъ, а также арбалетныхъ стрѣлъ и наконецъ огнестрѣльнаго оружия.

Укажемъ при этомъ на следующе примеры: На л. 166 об. чернымъ контуромъ на поле вие текста изображенъ сидящий на земле воинъ; его голова покрыта железной шляной (ср. цинк. П. 11. 12); все вооружене вообще подходитъ къ XV веку, чисто западнаго характера, и этотъ характеръ весьма ярко выступаетъ въ изображени башмака съ уродливо длиннымъ и заостреннымъ носкомъ; въ правой руке (воинъ сидитъ спиной къ зрителю) изображенъ какъ намъ кажется, пистолетъ той длинной и прямой формы, какая была въ употреблени въ XV веке на западе. Фигурка эта, несвязанная съ текстомъ летописи, представляетъ фантазію рисовальщика, его свободный росчеркъ. Но въ этомъ смысле рисунокъ иметъ для насъ то важное значене, что обличаетъ въ данномъ случае руку рисовальщика-иноземца.

Начиная съ л. 206 об. до 211 въ каждой изображенной боевой сценѣ мы встрѣчаемъ всегда одну фигуру воина, очевидно внесенную вновь рисовальщикомъ, потому что на л. 208 она совсѣмъ выходитъ на поле рукописи, и при томъ эти конныя фигуры воиновъ рѣзко выдѣляются своими крупными размѣрами отъ другихъ фигуръ того же рисунка; ихъ вводный характеръ выясияется еще и сравнительно спокойными позами лошадей песоотвѣтствующими позамъ другихъ, рядомъ изображенныхъ, скачущихъ коней. Вооруженіе этихъ воиновъ но-

сить схематическій характерь западнаго рыцарскаго вооруженія, но безъ разд'єлки деталей, всл'єдствіе чего это вооруженіе является какъ бы компромиссомъ съ обычными изображеніями нашей летописи. Шлемы этихъ воиновъ въ одномъ месте напоминаютъ русскій шлемъ, а въ другихъ-желізныя шапки западнаго типа. Но что особенно характерно въ этихъ изображеніяхъ, то эти щиты, весьма разнообразные по форм'в, несомивнио чисто западнаго образца; они отпосятся къ типу щитовъ небольшого: разм'єра съ выр'єзными краями, квадратныхъ, многоугольныхъ, вообще западныхъ щитовъ XV вѣка (ср. цинк, III, 21—26)1). Здёсь нельзя не замётить, что нёкоторые изъ щитовъ особенно вычурные по выръзнымъ краямъ, могутъ быть отнесены особенно къ тъмъ щитамъ, которые обыкновенно употреблялись на турнирахъ. Замъчательно, что самыя позы изображенныхъ воиновъ и пхъ коней невольно заставляютъ вспоминать обычную позу воина предъ началомъ турнира, а не воина, участвующаго въ горячей кавалерійской схваткъ. Высказывая это замъчаніе мы однако не можемъ указать въ настоящее время оригинала для подобнаго рода изображенія.

Говоря о форм'є щитовъ мы должны упомянуть еще о щитахъ, изображенныхъ на л. 214 об.: зд'єсь въ верхнемъ рисунк'є у воина, изображеннаго на пол'є вн'є текста щить относится несомн'єнно къ характернымъ деревяннымъ щитамъ XV в'єка. На л. 212 подобный щитъ въ особенности ясно изображень въ рук'є сидящаго на престол'є князя.

Вообще въ рисункахъ нашей лѣтописи изображенія щитовъ весьма разнообразны, мы встрѣчаемся здѣсь съ сердцевидной формы щитами небольшихъ размѣровъ, относящимися по типу къ такъ пазываемымъ «écu». Встрѣчаемъ также небольшого размѣра круглые щиты такъ пазываемые рондаши.

Интересно отмѣтить, что на упомянутой нами стр. 207 об. кромѣ отмѣченнаго нами западнаго рыцаря, на лѣвой сторонѣ

<sup>1)</sup> Щиты такого типа (pavoisé) находятся въ собраніи Эрмитажа и относятся къ богемскимъ щитамъ XV в.

рисунка, выходящей изъ границъ текста и не имѣющей стараго контура, изображеніе «полона» представляеть толпу въ пѣмецкихъ шапкахъ и плачущую женщину въ нѣмецкомъ костюмѣ и съ корзиной въ рукѣ.

На этой же страницѣ вверху находится аллегорическое изображеніе мира съ половцами: посрединѣ изображена рѣка, въ данномъ случаѣ вообще символизирующая границу, а по сторонамъ рѣки два трубящихъ герольда, изъ которыхъ одинъ отличается двуцвѣтнымъ платьемъ; этотъ рисупокъ освѣщаетъ еще болѣе чужеземный характеръ упомянутаго нами нижияго изображенія.

На уже упомянутомъ пами рисункъ л. 214 (об.), гдъ отмъченъ изображенный на полъ листа воинъ со щитомъ западной формы, вся сцена изображаетъ убіеніе князя Андрея Боголюбскаго, при чемъ одинъ изъ нападающихъ наноситъ ударъ князю длиннымъ мечемъ съ волнистыми лезвіями, и этотъ мечъ онъ держитъ двумя руками. Очевидно этотъ мечъ относится къ характернымъ нѣмецкимъ мечамъ большихъ размѣровъ, часто съ волнистыми лезвіями и съ длинной рукоятью для двухъ рукъ; этого рода мечи были въ большомъ употребленіи въ Швейцаріи, и въ особенности у пѣмецкихъ ландскнехтовъ въ XV и даже въ XVI ст.

Къ нѣмецкимъ типамъ мы также отпосимъ тѣ изображенные въ рисункахъ лѣтописи мечи, которые не имѣютъ заостренныхъ концовъ, а кажутся обрѣзанными, напоминая собою извѣстный типъ такъ называемыхъ мечей «правосудія» въ Германіи.

Въ боевыхъ сценахъ нашей лѣтописи главнымъ метательнымъ орудіемъ изображается обыкновенно лукъ и стрѣлы. Благодаря торопливому рисупку части лука не ясно выражены въ новыхъ контурахъ, по по характеру выгиба натяпутыхъ луковъ у стрѣляющихъ воиновъ можно смѣло предположить, что пзображенные луки относятся къ типу такъ называемыхъ «сложныхъ». Этотъ типъ еще яснѣе замѣчается въ сохранившихся старыхъ контурахъ, какъ это можно замѣтить на л. 192 (об.) и

на слъдующемъ 193. Въ объихъ сценахъ сохранившійся древній контуръ луковъ ясно обличаеть срединиую часть или державу, къ которой примыкаютъ соединенныя съ ней выгнутыя боковыя части. Что касается арбалетовъ то, на сколько можно замѣтить, въ старыхъ контурахъ они не встрѣчаются, а появляются лишь въ новыхъ контурахъ ближе къ концу лѣтониси, и отличаясь въ данныхъ случаяхъ реальнымъ характеромъ, доказывають близкое знакомство иллюстратора съ этого рода западнымъ оружіемъ. Такъ напр. на л. 195 въ верхнемъ и нижнемъ рисункахъ изображены воины, стриляющие изъ арбалетовъ и натягивающіе арбалеты, при чемъ въ пижнемъ рисункъ особенно реальна фигура воина, натягивающаго арбалеть: стрълокъ лѣвой погой, втиснутой въ стремя, которымъ закапчивается сверху арбалеть, прижимаеть его къ земль, а двумя руками посредствомъ зубчатаго колеса натягиваетъ тетиву арбалета. На той же картинкъ припавшій къ земль воинъ раненъ стрылой того тина, который составляеть особенность арбалетных встрёль; стрёла эта коротка и вмёсто перьевъ у основанія им'єть кожаныя лопасти (ср. цинк. III. 16); поза стриляющаго изъ арбалета воина указываетъ своей изысканностью на руку западнаго рисовальщика.

Во второй части лѣтописи къ повому контуру нужно отнести и введеніе пушекъ въ изображеніяхъ, относящихся къ осадѣ городовъ. Особенно ясно такого рода изображеніе на л. 209 (об.), гдѣ изображается осада Новгорода князьями: въ изображенной круглой башнѣ, символизирующей Новгородъ, внизу въ большомъ отверстіи изображена большая пушка, лежащая на треугольной подставкѣ, весьма характерной для бомбардъ XV в. въ Германіи (ср. цинк. III. 17). Здѣсь же изображено и убійственное дѣйствіе этого орудія: пущенное изъ иушки ядро, попавшее въ лошадь, опрокидываетъ ее вмѣстѣ со всадникомъ. Интересно отмѣтитьтакже, что новгородцы бросають на осаждающихъ цѣлый дождь камней 1).

<sup>1)</sup> Такое бросаніе камней изъ крѣпостей или городовъ встрѣчается много разъ въ миніатюрахъ лѣтописи и представляетъ несомнѣнно западный спо-

Подобное изображение пушки встръчается на л. 236 (об)., а также на л. 201.

Такимъ образомъ изображенія арбалетовъ и въ особенности пушекъ фигурирують лишь въ тѣхъ рисункахъ лѣтописи, которые находятся ближе къ ея концу, гдѣ изображеніе этихъ орудій и вводилось впервые въ рисунки лѣтописи—новымъ рисовальщикомъ. Только въ рѣдкихъ случаяхъ рисовальщикъ пририсовывалъ пушки кое-гдѣ въ рисункахъ, относящихся къ началу лѣтописи; такъ напр. на л. 20 об., на рисункѣ, изображающемъ нападеніе Симеона Болгарскаго на Царьградъ, пририсована пушка безъ всякой связи съ конструкціей самой крѣпости.

Изъ числа разнаго рода оружія копья менёе всего поддаются объясненіямъ, такъ какъ небрежная рисовка лишаетъ ихъ характерныхъ деталей, и сводитъ всё изображенія копій къ одному шаблонному типу.

Что касается до изображенія мечей, то они по формамъ и размѣрамъ весьма разнообразны и мы уже уноминали о нѣкоторыхъ формахъ, изображенныхъ подъ вліяніемъ германскихъ типовъ; другіе мечи отличаются древнимъ типомъ съ нараллельными лезвіями и болѣе позднимъ типомъ, въ которомъ клинокъ съуживается постепенно къ концу. Часто въ рисункахъ лѣтописи мечъ, не теряя своего прямого назначенія, представляетъ наиболѣе употребительный знакъ достоинства пли власти: такъ князъ, сидящій на престолѣ, обыкновенно изображается съ мечемъ въ рукѣ, или же мечъ находится возлѣ него. Князъ, отправляя сына на княженіе, вручаетъ ему мечъ, какъ знакъ его будущей власти. Только въ рѣдкихъ случаяхъ въ этомъ значеніи мечъ замѣняется копьемъ. Многіе мечи имѣютъ сходство съ

собъ защиты городовъ; въ русскихъ миніатюрахъ защита камнями, сколько помнимъ—не встрѣчается. По всему вѣроятію на Руси такого рода защита не могла имѣть мѣста за бѣдностью самого матеріала — камня. Въ нѣмецкихъ изображеніяхъ, относящихся къ стариннымъ памятникамъ письма и даже скульптуры—защита камнями является обычнымъ фактомъ.

изображеніемъ мечей въ житіи Св. Бориса и Глѣба и въ византійскихъ изображеніяхъ воиновъ.

Нами уже было замѣчено, что изображеніе сабли отличается весьма реальнымъ характеромъ; но кромѣ того въ рисункахъ лѣтописи часто встрѣчаются сабли съ расширеннымъ къ концу лезвіемъ, при чемъ конецъ обыкновенно срѣзывается наискось, а тылье йногда украшается вырѣзкой; такого рода сабли весьма обычны въ старинныхъ нѣмецкихъ изображеніяхъ, относящихся въ особенности къ событіямъ священной исторіи; вмѣстѣ съ римскимъ вооруженіемъ они встрѣчаются даже и въ рисункахъ Мантеньи. Часто мечи и сабли въ рисункахъ лѣтописи, изображающихъ битвы, представлены въ огромныхъ размѣрахъ, выражающихъ не болѣе какъ наивный пріемъ рисовальщика, желавшаго этимъ усилить впечатлѣніе битвы.

Къ числу рѣдкаго оружія, изображеніе котораго мы встрѣчаемъ въ нашей лѣтописи и которое не встрѣчается въ русскихъ лицевыхъ рукописяхъ, должно отнести дубины или налицы различныхъ формъ: одиѣ изъ нихъ напоминаютъ быть можетъ булавы съ обработанной тройной верхушкой. Вообще аналогичныя изображенія мы находимъ въ пзображеніи Вильгельма Завоевателя на извѣстномъ коврѣ Матильды и въ Нюренбергской хроникѣ (ср. цинк. II. 13. 14 и II. 15). Другія изображенія лѣтописи приближаются больше къ натуральной сучковатой дубинѣ, которую можно, какъ намъ кажется, сравнить съ русскимъ ослопомъ.

Прекрасный матеріаль для аналогіи съ указанными нами изображеніями мы встрѣчаемь въ Нюренбергской хроникѣ на стр. 12; здѣсь изображеніе этой палицы весьма подходить къ изображеніямь этого оружія и въ нашей лѣтописи, кромѣ того быощійся палицей воинъ вооруженъ также щитомъ-тарчемъ, встрѣчаемымъ также въ рисункахъ нашей лѣтописи.

Наконецъ слъдуетъ еще упомянуть о ръдкихъ изображенияхъ особаго оружия—кистеня, прикръпленнаго къ палкъ; такого рода оружие извъстно на западъ; это оружие извъстно было и у насъ, и его изображение находится въ рисункахъ Герберштейна,

представляющихъ русскихъ всадниковъ, только здёсь разм'єры его совершенно иные: они вообще короче, чёмъ въ рисункахъ нашей лётописи.

Среди музыкальных виструментовъ въ рисункахъ нашей лѣтописи большую роль играютъ трубы прямой формы; рѣже встрѣчаются выгнутые рожки, наконецъ у нѣмецкихъ герольдовъ сложныя трубы, т. е. трубы съ изогнутымъ добавочнымъ колѣномъ; внѣ военныхъ сценъ въ изображеніи «игрищъ между селами» (л. 6 об.) мы встрѣчаемъ турецкій барабанъ и особеннаго рода трубу съ раздутой шарообразной серединой для усиленія звука; этотъ древній чисто западный инструментъ, который у Віоле-ле-Дюка въ «Dictionnaire raiзопие du mobilier français» на стр. 250 описывается подъ названіемъ Сhого или Chorum (цинк. І. 1). Изображеніе этого инструмента издано Буслаевымъ (Апокалипсисъ, стр. 244—рисунокъ А. Дюрера) (см. цинк. І. 2).

Что касается стяговъ, или знаменъ, то въ рисункахъ лѣтописи они изображаются обыкновенно тканью треугольной формы, сильно удлиненной и заостренной въ одну сторону; древко стяга заканчивается вверху чолкой, иногда просто коньемъ.

Къ концу лѣтописи на л. 232 мы встрѣчаемъ стягъ русскихъ воиновъ, древко котораго заканчивается крестомъ падълуною; стяги половцевъ на слѣдующей страницѣ оканчиваются серповидной луной, тоже на л. 176 (об.) — рисунокъ внизу.

На л. 223 (об.) стягь украшень посреди монограммой.

Упомянемъ еще объ изображеніяхъ тёхъ топоровъ, которые встрѣчаются въ рисункахъ лѣтописи обыкновенно въ рукахъ у работающихъ плотниковъ. Эти топоры по большей части небольшихъ размѣровъ съ удлиненнымъ обухомъ, выступающимъ за линію деревянной рукояти или топорища, какъ напр. на л. 81 (об.); въ ихъ размѣрахъ и формахъ нельзя признать характерныхъ топоровъ русскаго плотника, но особенно интересно изображеніе топора на л. 99 (об.) съ заостренной и удлинен-

ной нижнею частью, и съ вырѣзкой въ серединѣ въ формѣ буквы Т, — что этотъ топоръ чисто нѣмецкій XV вѣка на это несомнѣнио указываетъ намъ рисунокъ XI («Ной строитъ ковчегъ») 1) Нюренбергской хроники (см. цинк. III. 18).

Въ заключение отметимъ те рисунки, въ которыхъ особенно выражаются реальныя бытовыя черты, представляющія поэтому культурный историческій интересъ. На л. 232 (об.) и 242 (об.) изображены половецкія вежи, или особаго рода повозки, на столько оригинальныя по своему устройству, что даютъ новоль предполагать въ авторъ рисунка знакомство съ современными ему степными повозками этого рода, такъ какъ собственно традицій половецкихъ повозокъ въ данномъ случай трудно предположить. На л. 133 (об.) весьма интересный рисунокъ изображаетъ погребение половецкаго князя Тугоркана Святополкомъ: погребение совершается подъ Берестовымъ на распутьъ дорогъ, идущихъ въ Берестовое и въ монастырь; самая мъстность представляеть здёсь округленные холмы, напоминающие погребальные курганы, быть можеть иллюстрирующіе самое выраженіе літописи: «и погребаща на Берестовомъ, на могилів»... При свътъ факеловъ, весьма интересныхъ но формъ, рабочіе начинають копать яму заступами, сбоку Святополкъ наблюдаеть за работой, очевидно д'иствіе происходить ночью или вечеромъ, такъ какъ работа происходитъ при свътъ огня. Факелы изображены въ видъ желъзныхъ ръшетчатыхъ сосудовъ на длинныхъ палкахъ, въ сосудъ въроятно смола или смолистые сучья. Рисунокъ сохранилъ ясные следы древняго контура, и мы можемъ видьть въ этой сценъ сохранившуюся традицію того языческаго погребенія на Руси, о которомъ разсказано у Нестора. Въ этомъ

<sup>1)</sup> Лезвіе топоровъ небольшого размѣра древняго коричневаго контура обыкновенно послѣдующими поправками дѣлается шире, приближаясь къ формѣ обыкновенныхъ тяжелыхъ топоровъ, напоминающихъ въ то же время топоры (сѣкпры) нормановъ на коврѣ Матильды и топоры изъ раскопокъ кургановъ Водской пятины, сдѣланныхъ Ивановскимъ и изъ нашихъ раскопокъ въ Пассельнѣ.

рисупк в особенно ц внио несомп вниое указаніе на вечернюю или ночную пору погребенія.

Одинъ рисунокъ знакомитъ насъ съ способомъ рѣшенія судьбы первомучениковъ въ Кієвѣ посредствомъ жребія; по этому рисунку рѣшеніе судьбы узнается выкидываніемъ игральныхъ костей, которыхъ три, обозначенныхъ шестью, пятью и тремя точками съ одной стороны; несомнѣнно эти три кубическихъ кости представляютъ намъ полный комплектъ игральныхъ костей, которыя встрѣтились намъ при раскопкѣ кургана, относящагося къ Х вѣку. Страсть къ игрѣ въ кости въ Х ст. засвидѣтельствована даже указомъ Оттона Великаго (952 г.), и существовала въ Германіи поздиѣе подъ назвапіемъ—«Würfelspiel».

На л. 37 об., гдѣ говорится о Святославѣ Игоревичѣ, что онь—«взя градъ копьемъ», выраженіе это поясняется тѣмъ, что одинъ изъ вонновъ ударяетъ копьемъ въ стѣну города, въ то время, какъ копья другихъ воиновъ обращены кверху совершенно въ другую сторону. Здѣсь очевидно смыслъ упомянутаго лѣтописнаго выраженія понятъ иллюстраторомъ лишь буквально.

На одномъ рисункѣ, сцена изображаетъ уплату денегъ, производимую такъ называемыми гривнами кунъ, т. е. слитками серебра плоской и овальной формы.

Изображенія лодокъ въ рисункахъ лѣтописи отличаются значительнымъ разпообразіемъ какъ формъ, такъ и самой техникой, что указываетъ по нашему мнѣнію на знакомство рисовальщика съ типами различныхъ судовъ, по небольшого размѣра, либо на заимствованіе имъ этихъ формъ изъ разнаго матеріала. Здѣсь мы встрѣчаемъ лодки, которыя заканчиваются съ одной стороны птичьими головами (Олегъ предъ Царыградомъ), другія лодки заканчиваются звѣриными головами. Такія мотивы украшенія лодокъ, какъ извѣстно, встрѣчаются у нормановъ, но наши лодки отличаются совершенно инымъ характеромъ. Лодки съ звѣриными головами находятъ скорѣй аналогію въ рисункѣ,

находящемся въ «Biblia pauperum», гдѣ изображается Іона, выбрасываемый въ море.

На л. 234 внизу на битву съ половцами смотрятъ князья, сидящіе на особомъ возвышеніи или террасѣ съ двускатной крышей, это возвышеніе напоминаетъ совершенно тѣ ложи, которыя устраивались для почетной публики во время турнировъ, а также и почетное сѣдалище въ комнатѣ средневѣковаго барона.

Этими замѣчаніями мы ограничиваемъ обзоръ обширнѣйшаго матеріала, который намъ представляетъ Кенигсбергская лѣтонись.

Закончимъ нашъ краткій обзоръ миніатюръ Кенигсбергской літописи слітом общими выводами:

- I) По нашимъ наблюденіямъ вышеупомянутыя миніатюры изготовлялись пятью мастерами, работы которыхъ можно распредѣлить послѣдовательно слѣдующимъ образомъ:
- а) Контуры рисунковъ, сдѣланные коричневымъ черниломъ, относятся къ болѣе древнимъ иллюстраціямъ, чѣмъ контуры рисунковъ той же лѣтописи, сдѣланные черной краской и наконецъ вишневой.
- б) Въ более древнихъ контурахъ коричневымъ черипломъ, одноцветнымъ съ текстомъ Летописи, мы усматриваемъ три различныхъ пошиба, или руки: къ первому, наиболее древнему пошибу, можно отнести те миніатюры, фигуры которыхъ выделяются прямоносыми лицами, большими глазами, хорошимъ рисункомъ драпировокъ; всё эти качества указываютъ по нашему миёнію на то, что авторъ такихъ миніатюръ хорошо былъ знакомъ съ русской школой иконописи, хранившей традиціи византійской школы; работы этого мастера, сдёланныя перомъ, и немногими прозрачными красками, находятся вообще въ живой и серьезной связи съ самимъ текстомъ лётописи. Миніатюры этого пошиба преобладаютъ во всей лётописи и часто являются за-

мътными подъ слоями новыхъ черныхъ контуровъ и новыхъ болье густыхъ и разнообразныхъ красокъ.

- в) Работы другого рисовалыцика тёмъ же коричневымъ контуромъ отличаются большой смёлостью композиціи свободнымъ реализмомъ въ передачё типовъ и положеній фигуръ, не имёющихъ замётной связи съ шаблоннымъ характеромъ композицій иконописной школы.
- г) Работы третьяго рисовальщика тёмъ же коричневымъ контуромъ выдёляются отсутствіемъ пропорцій въ фигурахъ одной и той же миніатюры, и случайными введеніями въ композиціи вставныхъ фигуръ, заимствованныхъ съ чужеземныхъ оригиналовъ,—что причиняетъ отсутствіе единства въ его композиціяхъ. Вообще его работы въ художественномъ отношеніи можно считать наиболеє слабыми.
- д) Несомнѣнно, что рисунки перваго пошиба принадлежатъ рукѣ русскаго иллюстратора; по всему вѣроятію русскимъ можно считать и второго иллюстратора; рисунки третьяго иллюстратора, имѣющаго неустойчивый ученическій характеръ, могутъ быть также отнесены къ той же категоріи русскихъ иллюстраторовъ.
- е) Болбе новыя иллюстраціи, сдёланныя красками чернаго цвёта, и по всему вёроятію кистью, старательно искажають болбе древніе рисунки коричневаго контура, прикрывая ихъ кром'в того новымь слоемъ болбе густыхъ и болбе разнообразныхъ красокъ; изм'вненія старыхъ иллюстрацій новымъ иллюстраторомъ выражается главнымъ образомъ въ изм'вненіи илановъ композиціи и разм'єровъ фигуръ, въ осложненіи прежней композиціи прибавками новыхъ действующихъ лицъ и перем'єнами позъ у крайнихъ фигуръ; эти перем'єны приводятся въ связь съ добавочными фигурами, изображенными уже на поляхъ л'єтописи виб линіи текста. Кром'є того черный контуръ характеризуется пририсовками отд'єльныхъ фигуръ и животныхъ на поляхъ рукописи, при чемъ въ изображеніяхъ этого рода не зам'єчается связи съ текстомъ л'єтописи. Въ рисункахъ чернаго контура кром'є того зам'єчается, въ особенно-

сти во второй половинѣ Лѣтописи, сильный наплывъ изображеній иноземнаго характера, преимущественно нѣмецкаго, при чемъ эти изображенія представляются памъ въ большинствѣ случаевъ не простыми синмками съ нѣмецкихъ оригиналовъ, а продуктами его собственныхъ представленій о знакомой для него западной жизни.

- ж) Въ силу этихъ признаковъ автора рисунковъ, сдёланныхъ чернымъ контуромъ, можно считать нёмцемъ, знающимъ хорошо западный бытъ, и мало знакомымъ съ русскимъ церковнымъ бытомъ. Въ художественномъ отношении рисунки этого рисовальщика, отличаясь вообще торопливостью и небрежностью исполнения выражаютъ стремление къ реальнымъ изображениямъ событий даже съ ихъ мелкими подробностями.
- з) Послѣдній контуръ (5) сдѣланный чернилами вишневаго цвѣта и перомъ, встрѣчается рѣдко и лишь дополняетъ иногда украшенія конской сбруи у всадниковъ.

ИІ. Что касается хронологическихъ признаковъ означенныхъ миніатюръ, то мы должны замѣтить, что въ рисункахъ коричневаго контура начиная съ перваго ношиба, наиболѣе древняго, уже встрѣчаются такового рода заимствованія западныхъ одеждъ и въ особенности вооруженій, которыя можно отнести къ различнымъ эпохамъ среднихъ вѣковъ, но въ числѣ заимствованій (какъ мы думаемъ вообще традиціонныхъ) преимущественно встрѣчаются однако одежды и вооруженія, относящіяся несомнѣнно къ XV столѣтію, а потому этими изображеніями можно установить дату коричневыхъ рисунковъ Лѣтописи. Что же касается до рисунковъ чернаго контура, то опи всецѣло могутъ быть отнесены, лишь къ XV столѣтію, и притомъ ко второй его половинѣ.

III. Но не смотря на то, что мастеръ, по всему въроятію, пъмецъ, старался прикрыть и измънить работы коричневаго контура, въ рисункахъ Лътописи все-таки сохранились, хотя и мъстами, рисунки русскихъ мастеровъ, дающихъ весьма цънный матеріалъ для исторіи русскихъ лицевыхъ рукописей и представляющихъ въ тоже время иногда весьма интересныя данныя для русскаго быта, а равно для инородческаго населенія древней Россіи.

Ограничивая свою задачу краткой характеристикой миніатюръ Кенигсбергской Лѣтописи, мы полагаемъ, что вопросъ о мѣстѣ производства означенныхъ миніатюръ не относится прямо къ поставленной нами задачѣ, но тѣмъ не менѣе считаемъ долгомъ выставить тѣ предположенія по поводу этого вопроса, которыя находятся въ связи съ нашей настоящей работой.

1) Первая миніатюра Льтониси, помъщенная на л. 3, изображаетъ построеніе Новгорода: здісь славяне ильменскіе рубять деревья и дёлають срубъ; миніатюра эта иллюстрируеть слѣдующія слова текста: «И содѣлаша городъ и нарѣкоша Новъгородъ», между тёмъ сбоку этой миніатюры на поле листа читается надинсь, служащая заглавіемъ для рисунка, и очевидно написанная послѣ окончанія его; надпись эта читается такъ: «Новгородъ великій». Очевидно эта надпись, не совпадая съ текстомъ Летониси, выражаетъ собою понятіе иллюстратора о Новгородъ, ему современномъ. Должно предполагать, что ни въ Московской, ни въ Суздальской Руси иллюстраторы не могли бы сдёлать такой надписи въ концё XV вёка: только истый Новгородецъ могъ еще върить въ величіе Новгорода до окончательнаго разгрома его Иваномъ III. Поэтому мы вправѣ предполагать, что надпись эта сделана Новгородцемъ, такъ же какъ и самые рисунки древняго контура, и сдёлана при томъ раньше, чёмъ совершилось окончательное паденіе Новгорода 1). Такого рода предположение съ другой стороны совпадаетъ съ тѣми изображеніями упомянутыми нами выше, гдѣ Новгородцы изображаются сидящими на равнъ съ Суздальскимъ Княземъ, хотя последній и держаль ихъ долгое время въ заключеніи. Заметимъ также, что Новгородцы выдёляются здёсь особенными головными уборами.

<sup>1)</sup> Эпитетъ «Великій», хотя и быль обычаемъ, но въ XV ст. онъ имѣль болѣе всего смысла для Новгородца.

Мы упоминали выше, что финское племя «чудь» выдѣляется реально изображенными одеждами, а это племя было особенно близко извѣстно новгородцамъ.

Объ употребленіи пноземныхъ коней именно въ Новгородъ упоминаетъ Никитскій.

Особенное обиліе нѣмецкихъ вліяній въ миніатюрахъ, даже и у предполагаемыхъ нами русскихъ иллюстраторовъ, заставляетъ именно къ Новгороду отнести иллюстраціи Лѣтописи, такъ какъ въ XV ст., именно въ этомъ городѣ могло быть особенно сильно знакомство съ иѣмецкой культурой.

Въ заключение можемъ сказать, что взгляды покойнаго Буслаева на исторію новгородской культуры не противорѣчатъ высказаннымъ нами предположеніямъ по поводу вопроса о мѣстѣ производства миніатюръ Кенигсбергской Лѣтописи.

В. Сизовъ 1).

<sup>1)</sup> Неожиданная смерть, заставшая автора помѣщаемой статьи за корректурами, не пом'єшала появленію его изсл'єдованія. Работа оказалась вполн'є законченной въ томъ объемъ, который предполагаль дать ей покойный. Редакція считаєть своимь долгомь сообщить, что В. И. Сизовь не прекращаль дальнъйшаго изслъдованія миніатюръ Кёнигсбергской льтописи, и въ послъднія недъли своей жизни обратиль вниманіе на совершенно новый и чрезвычайно интересный немецкій источникъ — иллюстрированную редакцію нижненъмецкаго судебника, извъстнаго подъ именемъ Sachsenspiegel. Лицевые экземпляры этого немецкаго памятника относятся все къ XIV веку и дошли до насъ исключительно въ рукописяхъ. Оставляя открытымъ вопросъ, какими путями этотъ памятникъ могъ оказать вліяніе на русскую миніатюру, В. И. Сизовъ справедливо настаивалъ на своемъ главномъ выводъ, что нъмецкіе элементы миніатюръ Кёнигсберской лѣтописи датируются почти исключительно концомъ XV въка и находять ближайшую аналогію въ гравюрахъ извъстной Нюренбергской хроники 1493 года. «Саксонское Зерцало» служитъ однако по мивнію автора прекраснымъ комментаріемъ для пониманія той симвонической манеры, которая сказывается въ такъ называемыхъ «пририсовкахъ» миніатюръ Кёнигсберской лѣтописи Дрезденскій лицевой списокъ Саксонскаго Зерцала содержить между прочимъ такую-же перерисовку контура, какъ и Кёнигсбергская л'втопись; манера перерисовки в'вроятно вообще считалась дозволенной въ нёмецкомъ художественномъ ремеслё.

Къ статъъ В. И. Сизова. Миніатюры Кенигсбергской лътописи.

Таблица I.





Къ статъъ В. И. Сизова. Миніаторы Кенигсбергской лътописи.





Къ статъъ В. И. Сизова. Миніатюры Кенисбергской антописи.

Таблица III.



-01



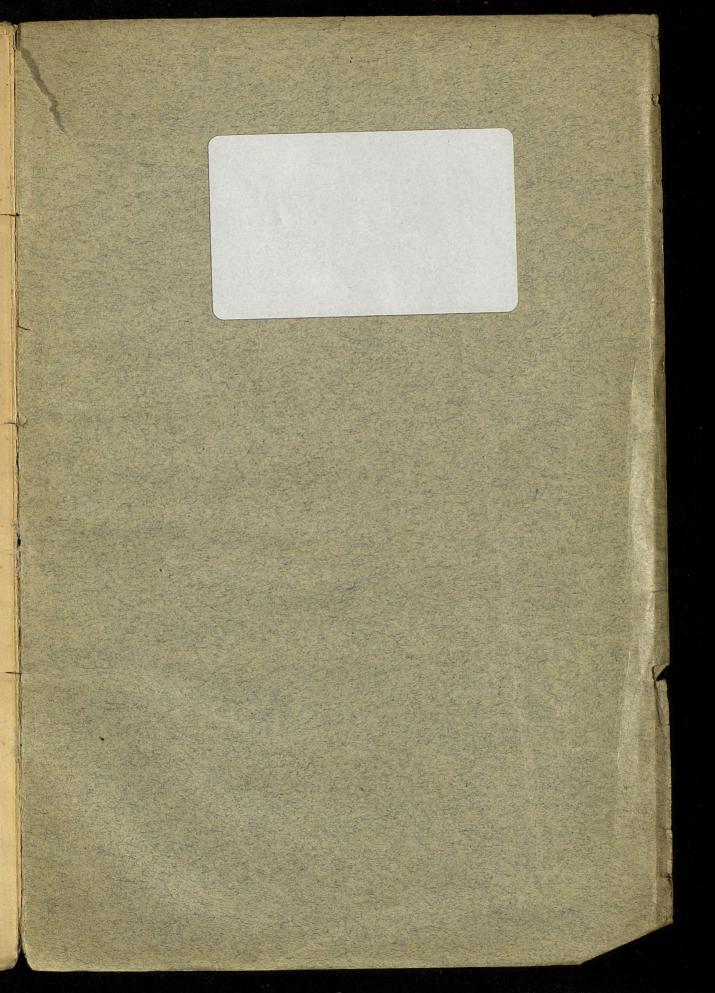

{-56}